K:BANBMOHTB.

# M36 MTROBOK MO339K









Изъ Міровой Поэзіи



Biggs: Bal'mont, Konstantin Dmitrievic

# Изъ Міровой Поэзіи

Іг тігогої росгії (К.Д.Бальмонтъ)





519764 22. 3. SI

1 9 2 1

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «СЛОВО»

[Берлина]

PN 6065 R8B35 1921



#### Theducustie

Пожій - сворини и сворій водонит, и когда душа прима. Саерга ка этой висть, она поер из истепика вогной юногра

Tosjin-ropenus hpeopayaronyaro orna, or news pyda of spacesbaez of ceda spenus sement norme, a organice mus sparont mom negacia.

Mup or cottone bogdy at Mipoton Trogin, 3 naray?

their Establish a customass or cerdys knowasy to nowy.

My unororusuennous doeprepenin, opentiennous unetrade dipolines no you, he you know unoro colpano yo, yo Tydine bo unit orobennyro witoff, abt pr., kojopne yet-Jys u br eperoxom objet hamen dictorperbroom reyerdaros.

1920.8 окрабра. Париня. W. Transmonts.



### Пъснь о Сигурдъ

(Отрывокъ изъ Эдды)

Юный Сигурдъ пришелъ ко двору властителя Гьюки, и принятъ былъ дружески.

Онъ заключилъ съ сыновьями властителя, Гуннаромъ и Хёгни, кровный союзъ побратимства, и въ бракъ вступилъ съ дочерью его, Гудрунъ.

Онъ отправился въ путь вмѣстѣ съ Гуннаромъ, чтобъ его поддержать при его сватовствѣ къ Брингильдъ, которая, въ замкѣ, овѣянномъ пламенемъ, противилась всѣмъ женихамъ.

Нашли они залъ и огонь, и видятъ тамъ замокъ съ златою кровлей, а снаружи, кругомъ того замка, пылалъ огонь.

Гуннаръ горячитъ жеребца, направляя въ огонь, но конь отступаетъ, дыбясь.

Сигурдъ говоритъ: «Почему отступаешь, Гуннаръ?» Тотъ говоритъ: «Не хочетъ скакнуть въ огонь жеребецъ».

И просить Сигурда, чтобъ ему одолжиль коня-Грани.

«Это возможно», промолвилъ Сигурдъ.

ъдетъ Гуннаръ на огонь теперь, и Грани не хочетъ илти.

Гуннаръ не возмогъ проскакать чрезъ огонь.

Мѣняютъ они свои лики.

Ъдетъ тогда Сигурдъ, и мечъ-Грамъ у него въ рукахъ, на ногахъ золотыя шпоры.

Огонь забился, Какъ сумасшедшій. По неба пламя, Земля дрожить. И мало кто Изъ свиты мужа Къ огню поъхалъ. Чтобъ проскочить. Сигурдъ же — Грани Мечомъ, не шпорой, Предъ благороднымъ Огонь погасъ. Предъ жаднымъ къ славъ Все пламя — книзу, Сверкнула сбруя, Звенитъ узда.

Сигурдъ вступилъ въ пламя, нашелъ тамъ жилище прекрасное, а въ жилищѣ сидѣла Брингильдъ.

Она вопрошаетъ, кто мужъ.

Онъ себя называеть Гуннаръ, сынъ Гьюки. «Ты мнѣ предназначена въ жены по твоему же рѣшенью, разъ я проскакалъ черезъ яркое пламя, разсѣкъ твой пчелиный сотъ».

«— Не знаю я точно, какой я должна тебт

цать отвътъ», говорить она.

Сигурдъ на мощеномъ полу передъ ней стоитъ, опершись на мечъ, и такъ говоритъ къ Брингильдъ: —

«Великій я дамъ тебѣ свадебный выкупъ, золотомъ дамъ его и драгоцѣнностями». Съ сидънья она своего отвъчаетъ ему, заботой объятая, словно лебедь въ волнъ, и мечъ у нея въ рукъ, на головъ ея шлемъ, была она въ латахъ.

«Гуннаръ», говорить она, «не говори мнъ подобнаго, если не выше ты каждаго мужа, а тогда ты долженъ убить всѣхъ тѣхъ, кто искалъ меня, если на это дерзнешь. Въ битвѣ была я съ конунгами, съ Гарда-властителями, и окрашено было оружье мое кровью мужей, и еще мнѣ желается этого».

Онъ отвъчалъ: --

«Много ты совершила великихъ дъяній, но воспомни теперь свой обътъ, что, если чрезъ этотъ огонь на конъ кто проскачетъ, ты пойдешь тогда съ мужемъ свершителемъ».

Въ этомъ она получила отвътъ настоящій и знакъ указующій ръчи, встала, услышавъ, и дружески кланяется.

Тамъ онъ проводитъ три ночи, и дълятъ они постель.

Онъ вынимаетъ мечъ-Грамъ и кладетъ обнаженнымъ его межь собою и ей.

Она вопрошаетъ его, что должно означать это.

Онъ говоритъ, что ему суждено было, чтобъ такъ онъ вступилъ со своею супругою въ бракъ, иначе же — смерть.

Тогда онъ кольцо у ней взялъ, и далъ ей другое кольцо изъ наслъдства Фафнира-Дря-кона.

Онъ вдеть затвмъ черезъ тотъ же огонь къ сотоварищамъ.

И снова мѣняють они свои лики.

Былъ день, что онъ, тъ двъ женщины, вмъстъ купаться пришли къ ръкъ.

Дальше Брингильдъ ушла, чемъ Гудрунъ.

Спросила Гудрунъ, что это значитъ.

Брингильдъ говоритъ: —

«Почему тебѣ въ этомъ я должна равной быть, или въ чемъ другомъ? Мнѣ казалось, отецъ мой могущественнѣй твоего, я думала также, мой мужъ совершилъ много безстрашныхъ дѣяній, и чрезъ горячій огонь проскакалъ на конѣ. А мужъ твой — слуга у Іальпрэка конунга».

Съ гнѣвомъ Гудрунъ отвѣчаетъ: —

«Была бъ ты умнъе, когда бы молчала, чъмъ мужа язвить моего. Слово есть всъхъ мужей, что такого, какъ онъ, не рождалось, и порочить его не пристало тебъ, потому что онъ первый твой мужъ, и имъ это былъ Фафниръ умерщвленъ, и онъ проскакалъ черезъ яркое пламя, гдъ Гуннара ты конунга думаешь видъть, и онъ это былъ, что съ тобою лежалъ, и кольцо тебъ далъ съ руки своей, и кольцо твое взялъ, и вотъ, его можешь признать».

Брингильдъ на кольцо поглядѣла, и признала его.

Она поблѣднѣла, какъ будто бы мертвой была.

Брингильдъ домой возвратилась, и ни слова не молвила въ вечеръ.

Приходить Гуннаръ, вопрошаетъ, что значитъ ен печаль, и не можетъ ли онъ ей помочь.

Брингильдъ говоритъ: ---

«Жить не буду я. Потому что Сигурдъ обмаиулъ меня, и не меньше тебя обманулъ, когда ты дозволиль ему войти въ постель мою. Не буду я двухъ мужей въ чертогъ имъть одномъ. Долженъ Сигурдъ умереть, или я, или ты, потому что онъ все разсказалъ Гудрунъ, и она попрекаетъ меня.

Въ мести клянется Гуннаръ. Къ Хёгни онъ держитъ ръчь, о Сигурдъ совътуется.

> «Въ чемъ преступленье», Промолвилъ Хёгни, «Что ты задумалъ Его убить?» «- Сигурдъ далъ клятву, Нарушиль клятвы, Онъ мой обманшикъ. Хранитель клятвъ». «— Брингильдъ на злобу Тебя смущаеть, Внушаетъ злое, Чтобъ боль свершить. «Къ Гудрунъ въ ней зависть За бракъ хорошій, Тебъ зловолить За добрый бракъ».

Одни взялись туть За волчье мясо, Другіе взяли Куски змѣи. Изжаривъ, дали Поѣєть Готторму. Вкусиль онъ волка Предъ дѣломъ злымъ. Змѣи поѣли,

Предъ тѣмъ какъ руку Поднять на мужа, Который мудръ.

Сигурдъ сраженъ былъ, На югъ отъ Рейна, И съ вѣтки воронъ Такъ провѣщалъ: — «Властитель Гунновъ, Могучій Атли, Окраситъ кровью Свои мечи. Для тѣхъ, кто спорщикъ, Уничтоженье, Въ невѣрной клятвѣ Ударъ мечомъ».

Гудрунъ, дочь Гьюки, Стоить на волъ И первымъ словомъ Такъ говоритъ: ---«Властитель смѣлыхъ, Сигурдъ, Сигурдъ гдѣ? Мои родные Глядять впередь!» Но ей отвѣтилъ Одинъ лишь Хёгни: — «Зарубленъ нами Мечомъ Сигурдъ: Зарубленъ смѣлый, И надъ могучимъ Главу склоняетъ Лишь сърый конь». Брингильдъ тутъ смѣхомъ Такъ разразилась, Что содрогнулся Кругомъ весь дворъ.

«Вамъ будутъ земли, И каждый - витязь, Затемь что смелый Сраженъ мечомъ». Гудрунъ, дочь Гыоки, Тогна сказала: — «Злопъйски-злобны Твои слова. Пусть сила злая Сомнетъ Гуннара. Кто жаждалъ мести, Увидитъ месть». Брингильдъ, дочь Будли, Тогла сказала: — «Вамъ будутъ земли, Вашъ будетъ мечъ. Но всѣмъ бы правилъ Сигурдъ, когда бы Еще немного Онъ пожилъ зпъсь. И не пристало бъ Владъть Сигурду Наспъдствомъ Гьюки И Готовъ тьмой, Когда родилъ бы Во власть народу Онъ жадныхъ къ битвъ Пять сыновей».

Былъ поздній вечеръ, Испили много.

Была бесъда, Какъ сладкій медъ. И всѣ заснули, Кто легь въ постели. Но всѣхъ позднѣе Не спаль Гуннарь. Ногою двигалъ, О многомъ думалъ, Сразитель воинствъ, Онъ размышлялъ, О чемъ на въткахъ Тамъ говорили Орелъ и воронъ Надъ ихъ путемъ. Брингильдъ проснулась, Не спить дочь Будли, Потомокъ царскій, Предъ свътомъ дня. «Хоть побуждайте, Хоть миъ мъщайте. Бѣда случилась, Я скорбь скажу». Услышавъ это. Всѣ замолчали, Не разумъя Тотъ женскій крикъ. Она же съ плачемъ То разсказала, Къ чему со смъхомъ Звала мужей.

«Гуннаръ, о, страшный Мнѣ сонъ приснился, Всѣ мертвы въ залѣ,

Какъ ледъ постель. А ты, властитель, Лишенъ отрады, Въ оковахъ ѣпешь Въ войска враговъ. Весь родъ Нифлунговъ Лишится силы. Клятвопреступны Вы всѣ, вы всѣ. Ты не подумаль, Гуннаръ, что вмѣстѣ Вы съ нимъ вступали Въ кровавый слѣдъ. Ему ты злою Отмфриль мфрой, За то, что первымъ Тебя призналъ. Сдержаль онь клятву Передъ тобою, Когда безстрашно Пошелъ въ огонь. Сдержаль онъ клятву, Какъ мой искатель, А ты нарушилъ, И преступилъ.

За тёмъ, кто смёлый, Съ безстрашнымъ сердцемъ, Какъ лебедь съ влаги, Я улечу. Я съ нимъ въ пыланьи Соединилась, И смерть судила Намъ вмёстё быть.

Былъ мечъ межь нами, Мечъ закаленный И съ каплей яда Вдоль лезвія. Съ тобой я буду, Мечомъ сраженный, И окруженный Волной огня!»

Все совершилось По предвъщанью, Кто быль убійца, Убить быль самь. Гуннаръ былъ брошенъ Во дворъ, гдѣ змѣи, Напрасно арфой Ихъ чаровалъ. Грозой быль Атли, Рубили Гунны, Былъ звонъ оружья, Былъ стукъ копытъ. Тъснились кони, И въ звукахъ ржанья Промчались клики Богатырей.

И мститель Атли, Хмёльной, упившись, Былъ безоружный Убитъ Гудрунъ. За братьевъ мстила, Собанъ спустила. И кровь излила Концомъ меча. Сожженъ былъ замокъ, Дымились стѣны Чертоговъ пышныхъ И кладовыхъ. Упали балки На пепелище, Сгорѣли жизни, Пылалъ огонь.

## Грузинская ода къ Тамаръ

Тамаръ, тебя пою, ты — солнце незаходящей красоты

Твой станъ точеный тонко строенъ и кроткій ликъ являешь ты.

Тамаръ, эвиръ молніеносный, словесный лугъ цѣлебныхъ травъ,

Ларецъ познаній, ключъ, текущій среди эдемовыхъ дубравъ.

Въ щедротахъ ты подобна морю, высокимъ духомъ — небесамъ,

Ты — милосердье, и смиренье, и упоеніе глазамъ. Изъ края въ край идя съ побѣдой, и славой тронувъ гудъ струны,

Ты побъдителей сразила, они тобой побъждены. Ты съ Богомъ раздълила страсти Его взнесеннаго креста,

Въ горахъ ты утвердила въру, ихъ высота тобой свята.

Всѣ люди власть твою признали, и люди-ль только слились въ хоръ.

Тебъ подвластны львы въ равнинъ, тебъ послушны барсы горъ.

Тебя зовутъ свътила—солнцемъ, тебя возносятъ семь планетъ,

Но для пъвцовъ ты недоступна, и до тебя дороги нътъ.

# Четырестрочія Вступительныя къ Грузинской поэмѣ 12-го вѣка «Носящій Барсову Шкуру»

Онъ, что создалъ сводъ небесный, онъ, что властію чудесной

Людямъ духъ далъ безтълесный, — этотъ міръ намъ далъ въ удѣлъ.

Мы владъемъ безпредъльнымъ, многоразнымъ, въ разномъ цъльнымъ,

Каждый царь нашь, въ ликъ дъльномъ, ликъ Его средь царскихъ дълъ.

Богъ, создавшій міръ однажды, отъ тебя здісь обликъ каждый.

Дай мнѣ жить любовной жаждой, ей упиться глубоко.

Дай мнѣ, страстнымъ устремленьемъ, вплоть до смерти жить томленьемъ,

Бремя сердца, съ свътлымъ пъньемъ, въ міръ иной снести легко.

Льва, что знаетъ мечъ блестящій, щитъ и копій свистъ летящій,

Ту, чьи волосы — какъ чащи, чьи уста — рубинъ, Тамаръ, —

Этотъ лѣсъ кудрей агатный, и рубинъ тотъ ароматный,

Я хвалою многократной вознесу въ сіяньи чаръ. Не вседневными хвалами, я кровавыми слезами,

Какъ молитвой въ свѣтломъ храмѣ, восхвалю въ стихахъ ее.

Янтаремъ пишу я чернымъ, тростникомъ черчу узорнымъ.

Кто къ хваламъ прильнетъ повторнымъ, въ сердце приметъ онъ копье.

Въ томъ велѣніе царицы, чтобъ воспѣть ея рѣсницы,

Нѣжность губъ, очей зарницы, и зубовъ жемчужный рядъ.

Милый обликъ чернобровой. Наковальнею свинцовой

Камень твердый и суровый руки мѣткія дробятъ. О, теперь слова мнѣ нужны. Да пребудутъ въ связи дружной.

Да звенитъ напѣвъ жемчужный. Встрѣтитъ помощь Таріэль.

Мысль о немъ — въ словахъ завѣтныхъ, вспоминательно привѣтныхъ.

Трехъ героевъ звѣздосвѣтныхъ воспоетъ моя свирѣль.

Сядьте вы, что съ колыбели тѣхъ же судебъ волю зрѣли.

Вотъ запѣлъ я, Руставели, въ сердце мнѣ вошло копье.

До сихъ поръ былъ сказки связной тихій звукъ однообразный,

А теперь размѣръ алмазный, пѣсня, слушайте ее. Тотъ, кто любитъ, кто влюбленный, долженъ быть весь озаренный,

Юный, быстрый, умудренный, долженъ ярко видъть сонъ,

Быть побъднымъ надъ врагами, знать, что выразить словами,

Тѣшить мысль, какъ мотыльками, — если жь нѣтъ, не любитъ онъ.

О, любить! любовь есть тайна, свѣтъ, что льнетъ необычайно.

Неразгаданно, безкрайно свътить свъть того огня.

Не простое лишь хотѣнье, это — дымно, это — тлѣнье,

Здъсь есть тонкость различенья, — услыхавъ, пойми меня.

Кто упоренъ въ чувствъ жданномъ, онъ пребудетъ постояннымъ,

Неизмѣннымъ, необманнымъ, — гнетъ разлуки приметъ онъ.

Приметъ гнѣвъ онъ, если надо, будетъ грусть ему отрада.

Тотъ, кто зналъ лишь сладость взгляда, ласки лишь, — не любитъ онъ.

Кто, горя сердечной кровью, льнулъ съ тоскою къ изголовью,

Назоветъ ли онъ любовью эту легкую игру.

Льнуть къ одной, смѣнять другою, это я зову игрою.

Если-жь я люблю душою, — цѣлый міръ скорбей беру.

Только въ томъ любовь достойна, что, любя тревожно, знойно,

Пряча боль, проходить стройно, уходя въ безлюдье, въ сонъ,

Лишь съ собой забыться смѣетъ, бьется, плачетъ, пламенѣетъ,

И царей онъ не робъеть, но любви робъеть онъ. Связанъ пламеннымъ закономъ, какъ въ лъсу идя зеленомъ,

Не предастъ нескромнымъ стономъ имя милой для стыда.

И, бѣжа разоблаченья, приметъ съ радостью мученья,

Все для милой, хоть сожженье, въ томъ восторгъ, а не бъда.

Кто тому повърить можеть, что любимой имя вложить

Въпересуды? Онътревожитъ — и ее и съ ней себя. Разъ ославишь, нътъ въ томъ славы, лишь дыханіе отравы.

Тотъ, кто сердцемъ нелукавый, бережетъ любовь, любя.

Той, чей голосъ—звонъ свирѣли, нить свивая изъ кудели,

Пѣснь сложилъ я, Руставели, умирая отъ любви. Мой недугъ — неизлѣчимый. Развѣ только отъ любимой

Свътъ придетъ неугасимый, — или, смерть, къ себъ зови.

Сказку Персовъ, ихъ намеки, влилъ въ Грузинскія я строки.

Цѣнный жемчугъ былъ въ потокѣ. Красота глубинъ тиха.

Но во имя той прекрасной, передъ къмъ я въ пыткъ страстной,

Я жемчужинъ отсвътъ ясный сжалъ оправою стиха.

Взоръ, увидѣвъ свѣтъ однажды, преисполненъ вѣчной жажды

Съ милой быть въ минут каждой. Я безуменъ. Я погасъ.

Тъло все опять — горънье. Кто поможетъ! Только пънье.

Троекратное хваленье — той, въ которой все — алмазъ.

Что Судьба намъ присудила, намъ должно быть это мило.

Неизмѣнно, что бъ ни было, любимъ мы родимый край.

У работника — работа, у бойца — война забота,

Если жь любишь, такъ безъ счета вѣрь любви, и въ ней сгорай.

Пѣть напѣвъ четырестрочно, это - мудрость, знанье - точно.

Кто отъ Бога, — полномочно онъ поетъ, пере горъвъ.

Въ малословьи много скажетъ. Духъ свой съ слушателемъ свяжетъ.

Мысль всегда пѣвца уважитъ. Въ мірѣ властвуєтъ напѣвъ.

Какъ легко бѣжитъ свободный конь породы благородной,

Какъ мячомъ игрокъ природный попадаетъ мътко въ цъль,

Такъ поэтъ въ поэмѣ сложной ходъ направитъ безтревожный,

Ткани будто невозможной четко выпрядеть кудель.

Вдохновенный въ самомъ трудномъ свътитъ свътомъ изумруднымъ.

Грянувъ словомъ многогуднымъ, оправдаетъ крѣпкій стихъ.

Слово Грузіи могуче. Если сердце въ комъ пъвуче,

Блескъ родится въ темной тучъ, въ летъ молній выръзныхъ.

Кто когда-то сложитъ гдѣ-то двѣ-три строчки, пѣсня спѣта,

Всеже — пламенемъ поэта онъ еще не проблеснулъ. Двъ-три пъсни, онъ слагатель, но, когда такой даятель

Мнитъ, что вправду онъ создатель, онъ упрямый только мулъ.

И потомъ. Кто знаетъ пѣнье, кто пойметъ стихотворенье,

Но не въдаетъ произенья, сердце жгущихъ, острыхъ словъ,

Тотъ еще охотникъ малый, и въ ловитвахъ не бывалый,

Онъ съ стрѣлою запоздалой къ крупной дичи не готовъ.

И еще. Забавныхъ пъсенъ въ пирный часъ напъвъ чудесенъ.

Кругъ сомкнется, веселъ, тѣсенъ. Эти пѣсни тѣшатъ насъ.

Върно спътыя при этомъ. Но лишь тотъ отмъченъ свътомъ.

Назовется тотъ поэтомъ, долгій кто пропълъ разсказъ.

Знаетъ счетъ поэтъ усилью. Пъсенъ даръ не броситъ пылью.

И всему онъ изобилью быть велить усладой-ей, Той, кого зоветъ любовью, передъ къмъ блеснетъ онъ новью,

Кто, его владъя кровью, пъть ему велить звучнъй.

Только ей — его горѣнья. Пусть же слышать той хваленья,

Въ комъ нашелъ я прославленье, въ комъ удътъ блестящій мой.

Хоть жестока, какъ пантера, въ ней вся жизнь моя и въра.

Это имя въ токъ размфра я поздифи внесу съ хвалой.

О любви пою верховной — неземной и безгрѣховной.

Стихъ объ этомъ полнословный трудно спѣть, бѣгутъ слова.

Та любовь отъ доли тъсной душу мчитъ въ просторъ небесный.

Свѣтъ сверкаетъ въ ней безвѣстный, здѣсь лишь видимый едва.

Говорить объ этомъ трудно. Даже мудрымъ многочудна

Та любовь. И здѣсь не скудно, — многощедро, — пой и пой.

Все сказать о ней нътъ власти. Лишь скажу: Земныя страсти

Подражають ей отчасти, зажигая отблескъ свой.

По-Арабски, кто влюбленный, тотъ безумный. Точно сонный,

Видить онъ невоплощенной уводящую мечту. Тъмъ желанна близость Бога. Но пространна та дорога.

Эти прямо, отъ порога, досягаютъ красоту. Я дивлюсь, зачѣмъ безправно, то, что тайно, дѣлать явно.

Мысль людская своенравна. Для чего любовь — стыпить?

Всякій срокъ здѣсь — слишкомъ рано. День придеть, не тронь тумана.

О, любовь — сплошная рана. Рану — нужно ль бередить?

Если тотъ, кто любитъ, плачетъ, это только то и значитъ,

Что въ себъ онъ жало прячетъ. Любишь, — знай же тишину.

И среди людей, средь шума, объ одной пусть будетъ дума,

Но красиво, не угрюмо, скрытно, все люби одну.

#### Радость-дитя

«Нѣтъ мнѣ названья, «Миъ только два дия». Какъ же назвать? «Нѣтъ счастливѣй меня: «Радость — названье мое.» Нѣжная радость Да будеть съ тобой, Свѣтлая радость Меч ой голубой Смотрится въ сердце твое. Нѣжная радость, Есть-ли нъжнъй? Свѣтлая радость Только двухъ дней: — Слушай съ улыбкой, Я пѣсню пою, Пѣсней привѣтствую Рапость мою.

## Маленькій мальчикъ, потерявшійся

«Отецъ, отецъ, куда ты идешь? «О, не иди такъ быстро! «Отвъть мнъ, отецъ, я твой маленькій мальчикъ, «Иначе я потеряюсь».

Ночь была темна, не было отца, Ребенокъ измокъ отъ росы; Глубока была топь, и плакалъ ребенокъ, И прочь улетали туманы.

### Маленькій мальчикъ, найденный

Маленькій мальчикъ въ пустынномъ болотѣ, Влекомый блуждающимъ свѣтомъ, Началъ рыдать, но Богъ, всегда близкій, Предсталъ, какъ отецъ, весь въ бѣломъ.

Онъ склонился къ нему, и за руку взялъ, И, цёлуя, привелъ его къ матери, Въ то время какъ, блёдная, въ долинё пустынной, Она искала любимаго мальчика.

#### Колыбельная пъсня

Сладость сновъ, сойди, какъ тѣнь, Сонъ, дитя мое одѣнь. Сны, сойдите, какъ ручей Лунныхъ ласковыхъ лучей.

Сладкій сонъ, какъ нѣжный пухъ, Убаюкай дѣтскій слухъ. Ангелъ кроткій, сладкій сонъ, Обступи со всѣхъ сторопъ.

Смѣхъ, сверкай во тьмѣ ночей Надъ отрадою моей. Будь съ нимъ лучшей изъ утѣхъ, Материнскій нѣжный смѣхъ.

Каждой жалобѣ шепни: — Задремли и отдохни. Каждой жалобѣ скажи: — Крылья легкія сложи.

Спи, дитя, счастливымъ сномъ, Цълый міръ уснулъ кругомъ. Спи же, спи, родимый мой, Я поплачу надъ тобой.

Предо мной священный ликъ На твоемъ лицъ возникъ,

Твой Создатель здёсь, во снё, Горько плакаль обо мнѣ.

Какъ невинное дитя, Плакалъ, глазками блестя, О тебъ и обо всъхъ, И слезами смылъ нашъ гръхъ.

И теперь глядить, любя, Онъ съ улыбкой на тебя, Въ снахъ ребенка спить онъ самъ. Миръ землъ и небесамъ.

#### Ночь

Скрылось солнце въ сонной дали, Горитъ вечерняя звёзда. Птицы въ гнёздахъ замолчали, Я своего ищу гнёзда.

Сводъ небесный высокъ, И луна, какъ цвѣтокъ, Неба тихая дочь, Ясно смотритъ на ночь.

Миръ вамъ, долы, рощи, нивы, Гдѣ былъ восторгъ веселыхъ стадъ, Гдѣ, легки и молчаливы, Блуждая, ангелы блестятъ.

Ихъ нельзя увидать, Но отъ нихъ благодать — Всъмъ листамъ и цвътамъ, Всъмъ вздыхающимъ снамъ.

То въ кусты они заглянутъ, Тепло ли птичкамъ въ ихъ гнѣздѣ. То у норъ звѣриныхъ встанутъ, Посмотрятъ, нѣтъ ли боли гдѣ.

Чуть кто горько вздохнеть, Пусть скоръй онъ уснеть, Близь него посидять, Усыпять умъ и взглядъ.

Если волки жадно воють, Они, жалъя ихъ, стоятъ, Грустнымъ видомъ успокоють, И малыхъ агнцевъ сохранятъ.

Если жь, робокъ и тихъ, Кто погибнетъ изъ нихъ, Всъхъ загубленныхъ тутъ Въ новый міръ поведутъ.

### Тайна любви

Не ищи сказать любовь, Разсказать ее нельзя. Нъжный вътеръ движется Молча и невидимо.

Я сказалъ свою любовь, Все ей сердце разсказалъ, Съ трепетомъ и съ ужасомъ. Ахъ, она сокрылась прочь.

Только что ушла она, Странникъ мимо путь держалъ, Молча и невидимо. Вздохомъ онъ унесъ ее!

## Тигръ

Тигръ, Тигръ, жгучій страхъ, Ты горишь въ ночныхъ лѣсахъ. Чей безсмертный взоръ, любя, Создалъ страшнаго тебя?

Въ небесахъ иль средь зыбей Вспыхнулъ блескъ твоихъ очей? Какъ дерзалъ онъ такъ парить? Кто посмълъ огонь схватить?

Кто скрутилъ и для чего Нервы сердца твоего? Чьею страшною рукой Ты былъ выкованъ — такой?

Чей быль молоть, цѣпи чьи, Чтобъ скрѣпить мечты твои? Кто взметнулъ твой быстрый взмахъ, Ухватилъ смертельный страхъ?

Въ тотъ великій часъ, когда Воззвала къ звѣздѣ звѣзда, Въ часъ, какъ небо все зажглось Влажнымъ блескомъ звѣздныхъ слевъ, —

Онъ, созданіе любя, Улыбнулся ль на тебя? Тотъ же ль онъ тебя создалъ, Кто рожденье агнцу далъ?

#### Книга Тэль

1

Дщери Серафима водили кругомъ Свои золотыя стада, Всѣ кромѣ младшей: Блѣдная, Искала она сокровеннаго воздуха, Чтобъ увянуть, подобно утренней ясности, Уйти отъ смертнаго дня своего. Внизъ по рѣкѣ Адонѣ Слышится нъжный голосъ ея. И какъ капли разсвътныя, капли росы, Упадаеть тихая жалоба. «О. жизнь воть этого Ключа. «Жизнь нашего Источника. «Для чего увядаеть водный лотось? «Для чего увядають эти чада Источника, «Рожденныя только затъмъ, «Чтобъ улыбнуться и пропасть? «А! Тэль — какъ взнесенная влагою радуга, «И какъ уходящее облако, «Накъ отражение въ зеркалъ, «Какъ тъни въ водъ, «Какъ дътскіе сны, какъ улыбка на дътскомъ лицъ. «Накъ голосъ тоскующей горлицы,

«Какъ день преходящій, какъ музыка въ воздухъ.

«А! если бъ хоть лечь миѣ тихонько, «Головою тихонько припасть, «И спать такъ, дремать, «Сномъ тихимъ, сномъ смерти, «И слушать тихонько голосъ Того, «Кто ходитъ въ саду въ вечернее время».

Пыша межь смиренныхъ травъ, Скромная Лилія Долины Отвъчала кроткой дъвственницъ такъ: «Я водная поросль, произрастеніе, «И такая я малая. «И люблю я быть въ низкихъ долинахъ, «Такая я слабая. «Что едва мотылекъ золотистый «На главѣ моей можетъ присѣсть. «Но меня Небеса посътили, «И Тотъ, Кто взираетъ съ улыбкой на все, «Проходя по долинъ, «Каждое утро, «Длань надо мною Свою простираеть, «И мит говорить: -«Радуйся, травка смиренная, «Новорожденный лилейный цв токъ, «Кроткая дѣва долинъ молчаливыхъ и скромныхъ ключей:

«Ибо ты будешь одъта въ сіяніе, «И будешь напитана манною утра, «Пока лътній зной не растопить тебя, «Близь ручьевъ и ключей, чтобъ ты расцвъла «Въ безсмертныхъ долинахъ». «О чемъ же печалится Тэль? «О чемъ же вздыхать владычицъ Гарски

«О чемъ же вздыхать владычицѣ Гарскихъ долинъ?»

Она умолкла, въ слезахъ улыбнулась, И замкнулась въ своемъ серебристомъ святилишъ.

И отвѣтила Тэль: —
«О, смиренная дѣва мирной долины,
«Дары свои тѣмъ отдающая, кто не можетъ
потребовать,

потребовать, «Безгласнымъ, усталымъ; дыханье твое «Питаетъ ягненка невиннаго, «Онъ вдыхаетъ воздухъ одеждъ твоихъ млечныхъ, «Онъ срѣзаетъ твои цвѣты, «А ты глядишь, улыбаешься прямо ему въ лицо, «Стирая съ его кротко-мягкаго рта «Заразительность пятенъ. «Твое вино очищаетъ «Золотистый медъ; «Твое благовонье, которое ты разсыпаешь «По каждому малому листику возникающихъ

травъ.

«Оживляетъ тучныхъ коровъ, «Укрощаетъ коней огнедышащихъ. «А Тэль — какъ невърное облако, «Зажженное солнцемъ встающимъ: — «Я исчезаю, «Я оставляю престолъ свой жемчужный, «И кто мое мъсто найдетъ?» «Царица долинъ», отвъчала ей Лилія, «Вопроси вонъ то нъжное облако, «Почему оно искрится въ утреннемъ небъ, «Почему развъваетъ по влажному воздуху «Блестящесть своей красоты. «Снизойди, о, малое облачко, «И помедли предъ взорами Тэль».

Облачко внизъ опустилось; А Лилія кротко склонила главу, И въ мысляхъ заботамъ своимъ отдалась, Многочисленнымъ, Среди зеленъющихъ травъ.

2

«О, малое Облако»,
Промолвила дъвственная,
«Скажи мнъ, скажи, отчего ты не жалуешься,
«Въдь ты увядаешь въ единый часъ,
«Мы поищемъ тебя — и вотъ, не найдемъ.
«А! Тэль подобна тебъ,
«Я прохожу — но я сътую,
«И мой голосъ не слышитъ никто.»

Открыло туть облако Свою золотую главу, И его лучезарная форма - Скользнула, мелькнула, и, блистая по воздуху, Предстала предъ взорами Тэль. «О, дъвственная, ты, значить, не знаешь, «Что пьють наши кони изъ тъхъ златоструйныхъ источниковъ,

«Гдѣ Люва смѣняетъ своихъ лошадей?
«Ты смотришь на юность мою и боишься,
«Потому что вотъ я исчезаю,
«И больше не видно меня?
«Не остается ничто.
«О, дѣва! Но я говорю тебѣ:—
«Я, уходя, ухожу къ жизни удесятеренной,
«Къ миру, къ любви, къ святымъ восхищеніямъ.
«Незримо сходя, тяготѣютъ

«Безтълесныя крылья мои

«Надъ бальзамическимъ ликомъ цвътовъ,

«Къ Росъ свътлоглазой ласкаются,

«Чтобъ впустила меня она въ свой золотистый

шатеръ: —

«Дѣва въ слезахъ преклоняется съ трепетомъ «Предъ восходящимъ Солнцемъ, «Пока мы не встанемъ, соединенные, «Золотая сольетъ насъ перевязь, «И никогда уже не разлучимся, «Блуждаемъ, соединенныя, «Питая всѣ кроткіе наши цвѣты».

«Правда, о, малое Облако? «Я боюсь, что мы не похожи; «Потому что я прохожу по Гарскимъ долинамъ, «И вдыхаю дыханье нѣжнѣйшихъ цвѣтовъ, «Но не питаю я малыхъ цвѣтовъ; «Щебетаніе птицъ слышу я, но ихъ не питаю, «Онѣ улетаютъ и сами находятъ свой кормъ. «Но Тэль имъ ужь больше не радуется, «Ибо я увядаю. «И всѣ скажутъ: «Безъ пользы жила «Эта блестящая женщина. «Не жила ли она лишь затѣмъ, «Чтобы въ смерти быть пищей червямъ?»

Облако нѣжно склонилось
На своемъ воздушномъ престолѣ,
И такъ отвѣчало: «О, дѣва небесъ,
«Если ты пища червямъ,
«Какъ велико это, какъ велико благословенье
твое.

«Все, что живеть, живеть не одно, не для себя одного.

«Не бойся, Червя воззову я безсильнаго

«Съ низкаго ложа его,

«И ты его голосъ услышишь.

«Приди, о, Червь безмолвной долины,

«Къ царицѣ задумавшейся».

Безпомощный Червь поднялся, И на лилейномъ листкъ помъстился, А блестящее Облако дальше поплыло, впередъ, Чтобъ найти подругу въ долинъ.

3

Тогда Тэль, удивленная, На Червя посмотръла, Межь тъмъ какъ раскинулся онъ на росистомъ ложъ своемъ.

«Неужели ты -- Червь, образъ слабости?

«Я вижу тебя какъ ребенка,

«Закутаннымъ въ нѣжный лилейный листокъ.

«О, не плачь, малый голосъ;

«Говорить ты не можешь, но можешь ты плакать.

«Это — Червь?

«Я вижу тебя, ты лежишь, обнаженный, безпомощный,

«Въ слезахъ, и никто не отвътитъ тебъ, «Приласкать тебя некому «Съ материнской улыбкой».

Глыба Земли услышала голосъ Червя, И, проникнувшись жалостью, Главу подняла свою,

Надъ ребенкомъ заплакавшимъ нѣжно склонилась она,
Млечною нѣжностью жизнь ея тайно дохнула,
Потомъ устремила на Тэль она пристальный

Смиренныхъ очей своихъ.

«О, красота этихъ Гарскихъ долинъ, «Не для себя самихъ мы живемъ. «Ты видишь, кажусь я и скудной и низкой такою.

«Я и есть такова. «Сама по себъ, грудь моя холодна, «Темна моя грудь, сама по себѣ; «Но Тотъ, Кто любитъ всѣхъ скудныхъ, «На главу мою миро свое изливаеть, «И цѣлуетъ меня, и обвязываетъ «Перевязь свадебную «Вкругъ груди моей, самъ говоря: — «Мать цътей моихъ, Я полюбилъ тебя, «И вѣнецъ тебѣ дамъ, тотъ вѣнецъ «Никто не возможетъ отнять. «Но какъ это, нѣжная дѣва, — «Я просто не знаю, «Какъ могу это знать я? «Размышляю надъ этимъ и все жь размышлять не могу,

«Но воть я живу и люблю».

Дщерь Красоты отерла Глаза свои скорбные бѣлымъ покровомъ своимъ, И молвила: «Ахъ, я не знала этого, «Потому я и плакала. «Богъ любитъ Червя,

«Онъ накажетъ ту злую стопу, что умышленно «Будетъ давить беззащитную форму.

«Это я знала;

«Но что въ пищу ему Онъ даетъ млеко и миро, «Этого я никогда не слыхала, не знала — и плакала.

«И въ воздухѣ кроткомъ я жаловалась, «Ибо я увядаю, «И ложусь на холодное лоно твое, «Свой блестящій удѣлъ покидаю».

«Царица Долины», отвътила ей праматерь Земля, «Я слышала вздохи твои, «И всъ твои жалобы «Надъ кровлей моей пролетали, «Но я позвала ихъ внизъ. «Хочешь ли ты, о, царица, войти въ мой домъ? «Дано тебъ въ домъ мой войти и вновь возвратиться:

«Не бойся же здёсь ничего, «Да вступишь сюда, о, дёвственная».

#### 4

Страшный Привратникъ вѣчныхъ вратъ Поднялъ сѣверный засовъ; Тэль вошла и увидѣла тайны страны невѣдомой. Она увидала постели мертвыхъ и тѣ мѣста, Гдѣ волокнистый корень каждаго сердца Глубоко на землѣ отпечатываетъ Изгибы свои ненасытные; Увидала страну печали и слезъ, Гдѣ никогда не бывало улыбки. Блуждала она въ краѣ тучъ,

Въ странъ, гдъ долины темныя, Слушала вопли и жалобы, Вдругъ останавливалась, Плакала возлѣ росистыхъ могилъ. Она стояла въ молчаніи. Вникала она въ голоса глубинъ. Межь могиль пришла къ своей собственной, Тамъ съла она, и услышала Голосъ скорби, примчавшійся, Какъ вздохъ, изъ пустой и глубокой ямы. «Почему слухъ не можетъ закрыться «Для собственной гибели? «Или блистающій глазъ «Для отравы улыбки? «Почему наполнены вѣки стрѣлами, «Остріями, готовыми тотчась убить? «Тамъ тысяча, смерть приносящихъ, воителей «Въ засадъ лежитъ, — «Или глазъ даровъ, глазъ щедротъ, устремляющій «Пожль плоловъ и чеканнаго золота. «Зачких заклеймень нашь языкь «Медомъ отъ каждаго вътра? «Зачьмъ слухъ, этотъ водоворотъ, «Свиръпо въ себя вбирающій съть мірозпаній? «Зачьмъ ноздри, широко вдыхающія ужась, «Дрожащія, ноздри испуганныя? «Зачѣмъ узда щекочущая «На пламенномъ юношѣ? «Зачъмъ низкая эта завъса — «Тѣло на ложѣ нашихъ желаній?»

Тэль вскочила, и съ крикомъ назадъ побъжала, Безпрепятственно, Пока не достигла знакомыхъ Гарскихъ долинъ.

# Кубла Ханъ

Въ странъ Ксанадъ благословенной Дворецъ построилъ Кубла Ханъ, Гдъ Альфъ бъжитъ, потокъ священный, Сквозъ мглу пещеръ гигантскихъ, пънный, Впадаетъ въ сонный океанъ.

На десять миль оградой стѣнъ и башенъ Оазисъ плодородный окруженъ, Садами и ручьями онъ украшенъ, Въ немъ виміамъ цвѣты струятъ сквозь сонъ, И древній лѣсъ, роскошенъ и печаленъ, Блистаетъ тамъ воздушностью прогалинъ.

Но между кедровъ, полныхъ тишиной, Расщелина по склону ниспадала. О, никогда подъ блѣдною луной Такъ пышенъ не былъ тотъ уютъ лѣсной, Гдѣ женщина о демонѣ рыдала. Плѣнительное мѣсто! Изъ него, Въ кипѣны безпрерывнаго волненья, Земля, какъ бы не въ силахъ своего Сдержать неумолимаго мученья, Роняла внизъ обломки, точно звенья Тяжелой цѣпи: Между этихъ скалъ, Гдѣ камень съ камнемъ бѣшено плясалъ, Рождалося внезапное теченье,

Потокъ священный воды быстро мчалъ. И на пять миль, изгибами излучинъ, Потокъ бѣжалъ, пронзивъ лѣсной туманъ, И вдругъ, какъ бы усиліемъ замученъ, Сквозь мглу пещеръ, гдѣ мракъ отъ влаги звученъ,

Въ безжизненный впадалъ онъ океанъ. И изъ пещеръ, гдѣ человѣкъ не мѣрялъ Ни призрачный объемъ, ни глубину, Рождались крики: Внявъ имъ, Кубла вѣрилъ, Что возвѣщаютъ праотцы войну.

И тѣнь чертоговъ наслажденья Плыла по глади влажныхъ сферъ, И стройный гулъ вставалъ отъ пѣнья, И странно-слитенъ былъ размѣръ Въ напѣвѣ влаги и пещеръ. Какое странное видѣнье — Дворецъ любви и наслажденья Межь вѣчныхъ льдовъ и влажныхъ сферъ.

Стройно-звучные напѣвы Разъ услышалъ я во снѣ, Абиссинской нѣжной дѣвы, Пѣвшей въ ясной тишинѣ, Подъ созвучья гуслей сонныхъ, Многопѣвныхъ, многозвонныхъ, Лившихъ зовъ струны къ струнѣ. О, когда бъ я вспомнилъ взоры Дѣвы, пѣвшей мнѣ во снѣ О Горѣ святой Аборы, Духъ мой вспыхнулъ бы въ огнѣ, Все возможно было бъ мнѣ. Въ полнозвучные размѣры

Заключить тогда бъ я могъ Эти льдистыя пещеры, Этотъ солнечный чертогъ.

Ихъ всѣ бы ясно увидали
Надъ зыбью, полной звоновъ, дали,
И крикъ пронесся бъ, какъ гроза: —
Сюда, скорѣй сюда, глядите,
О, какъ горятъ его глаза!
Предъ пѣснопѣвцемъ взоръ склоните,
И, этой грезы слыша звонъ,
Сомкнемся тѣснымъ хороводомъ,
Затѣмъ что онъ воскормленъ медомъ
И млекомъ Рая напоенъ!

## Уединеніе

Я говорю: Какое побужденье,
Какой толчокъ втеченьи долгихъ лѣтъ
Отшельника манилъ въ лѣсную чащу
Къ его безмолвной кельѣ? Что́ его
Въ пустынѣ укрѣпляться заставляло,
Какъ бы бросать тамъ навсегда свой якорь,
Пока онъ не смежитъ свои глаза,
Въ послѣдній разъ пославъ свой взглядъ прошальный

На солнце и на звъзды? — О, не только Страхъ предъ мечомъ грозящимъ, угрызенья, Обиды непоправленныя рокомъ, И оскорбленій боль неотомщенныхъ, Такихъ, что отомстить за нихъ нельзя, Растоптанная гордость, перемъна Въ благополучьи, ужасъ нищеты, Что умъ на край безумія приводить, Обманутая дружба, боль влеченья, Въ другомъ не пробудившаго взаимность, Съ отчанніемъ слитая любовь, Иль мука, что дошла до агоніи: — Онъ не всегда бъжалъ отъ нестерпимыхъ Невыносимыхъ пытокъ; но неръдко, Влекомый безмятежнымъ наслажденьемъ, Онъ счастія искаль, свободы, мира; Затъмъ что въ нашемъ счастьи — ощущенье Центральное есть миръ.

Ему хотълось видъть постоянство, Что было, есть и будеть безконечно, Себъ такой награлы онъ искалъ. И что другое было твердой скръпой Для братства, что воздвигло монастырь, Высоко на скалъ, — приотъ воздушный, — Или въ уединенія долины, — Что привлекло ихъ всъхъ изъ дальнихъ мъстъ, Содружествомъ ихъ сливши неразрывнымъ? — Инстинктъ успокоенія всемірный, Желанье подтвержденнаго покоя, Внутри и виъ: возвышенность, смиренность: Жизнь, гдъ воспоминанье и надежда Слились въ опно, и глъ земля спокойна, Гав ликъ ея мвняется едва Работой рукъ для нуждъ неприхотливыхъ, Иль силою круговращенья года, Гдъ царствуетъ безсмертная Душа, Въ согласіи съ своимъ закономъ яснымъ, И небо для услады созерцанья Открыто въ невозбранной тишинъ.

<sup>4</sup> Бальмонть

#### Прометей Отрывокъ

Ты — символъ смертныхъ, ихъ борьбы, Ихъ бѣдъ, ихъ силы, и судьбы, Ты — яркій знакъ земной печали. Какъ ты, людское существо --Наполовину божество, Ручей, что чисть въ своемъ началъ, Но льется мутною волной. Мы можемъ частію предвидѣть Могильный нашъ удёлъ земной, Впередъ страдать и ненавидъть. Но всѣмъ проклятьямъ вѣчной тьмы, Всей этой горечи и боли, Противоставить можемъ мы Нашъ духъ, упорство твердой воли, И эту чувства глубину, Что даже въ ужасахъ терзанья Провидъть можетъ воздаянье, Порвать надъ тайной пелену, И гордо презирая бъды, Не дасть себя поработить, И будеть властна превратить Мгновенье смерти въ мигъ побъды.

# Стансы для музыки

1

Кто сравнится въ высшемъ спорѣ Красотой съ тобой?
Точно музыка на морѣ Нѣжный голосъ твой.
Точно музыка въ туманѣ На далекомъ океанѣ,
Въ часъ, какъ вѣтры, въ сладкихъ снахъ,
Чуть трепещутъ на волнахъ.

2

Въ полночь мѣсяцъ чуть колышетъ Воды въ глубинѣ;
Лоно моря еле дышетъ,
Какъ дитя во снѣ.
Такъ душа, полна мечтою,
Чутко дышетъ красотою;
Нѣжно въ ней ростетъ прибой,
Зачарованный тобой.

#### Облако

Прохладу дождей, и съ ручьевъ и съ морей, Я несу истомленнымъ цвѣтамъ, Въ удушливый день мимолетную тѣнь Я даю задремавшимъ листамъ. Живую росу на крылахъ я несу, Пробуждаю ей почки отъ сна, Межь тѣмъ какъ легли они къ груди земли, Пока пляшетъ вкругъ солнца она. Бичующій градъ моей дланью подъятъ, Я подъ громъ, какъ цѣпомъ, молочу, Бѣлѣетъ вокругъ зеленѣющій лугъ, Брызнетъ дождь, — и опять я молчу.

Въ горахъ съ высоты съю снътъ на хребты,
И гигантскія сосны дрожатъ;
Всю ночь на снъгахъ я покоюсь въ мечтахъ,
И съ грозой обнимаюсь, какъ братъ.
На башнъ моей средь воздушныхъ зыбей
Блещетъ молніи пламенный щитъ,
И скованный громъ ворчитъ предъ дождемъ,
То умолкнетъ, то вновь зарычитъ;
Надъ гладыю земной, надъ морской глубиной,
Я плыву въ нъжномъ пурпуръ дня.
И молній полетъ все впередъ и впередъ
Увлекаетъ какъ кормчій меня;
Надъ цъпью холмовъ, надъ семьей ручейковъ,
Надъ пространствомъ озеръ и полей,

Мой кормчій спішить, и спішить, и біжить, Разжигаетъ порывы огней, Подъ небомъ роднымъ улыбаюсь я съ нимъ И внимаю потокамъ дождей.

Кровавый восходъ, выростая, плыветъ, Возродитель земли и воды. Горить его взоръ, какъ ночной метеоръ, — Гаснеть свъть предразсвътной звъзды; На спину ко мнѣ онъ вспрыгнётъ весь въ огнѣ, И расширятся крылья его: — На камни скалы такъ садятся орлы,

Затаивши въ груди торжество.

А въ часъ какъ закатъ свой багряный нарядъ Простираеть надъ сонною мглой,

И въ свътлый туманъ разодъть океанъ, И повсюду любовь и покой,

Я крылья сверну, и какъ голубь усну Высоко, высоко надъ землей.

Въ вънцъ изъ огня нъжитъ дъва меня, Что у смертныхъ зовется луной, Проходить она по извивамъ руна, Что взлелѣяно влагой ночной; Чуть слышны шаги той незримой ноги, Только ангеламъ внятны они, Отъ этихъ шаговъ сквозь раздвинутый кровъ Многозвъздные смотрять огни, Я съ ними горю, и смѣюсь, и смотрю, Какъ они, точно пчелы, кишатъ, Вперяю въ нихъ взоръ, раздвигаю шатеръ, Золотистыя роемъ спъщатъ, Озера, моря, ихъ лучами горя, Какъ обломки лазури лежатъ.

Тронъ солнца свяжу, и огнемъ окружу, И какъ жемчугъ я вьюсь надъ луной; Вулканы дрожатъ, звѣзды гаснуть спѣшатъ, Увидавши мой стягъ боевой. Отъ мыса на мысъ, то къ высотамъ, то внизъ, Надъ пучиной кипучихъ морей, Какъ мостъ протянусь, и на горы опрусь, Какъ преграда для жгучихъ лучей. Сквозь радуги сводъ прохожу я впередъ, Съ ураганомъ, со снѣгомъ, съ огнемъ. То арка побъдъ, что въ измѣнчивый цвѣтъ Разукрашена пышно кругомъ, Лучи сплетены, горячи и нѣжны, И смѣется земля полъ лождемъ.

Изъ водъ на землѣ я рождаюсь во мглѣ, Я кормилицей небо зову,
Таюсь въ берегахъ и шумящихъ волнахъ,
Измѣняюсь, но вѣчно живу.
И стихнетъ ли громъ, и нигдѣ ни пятномъ
Не запятнанъ небесный шатеръ,
И вѣтры скорѣй, вмѣстѣ съ роемъ лучей
Воздвигаютъ лазурный соборъ, —
Я молча смѣюсь, въ саркофагѣ таюсь,
Поднимаюсь изъ пропасти бурь,
Какъ призракъ ночной, промелькну бѣлизной,
И опять разрушаю лазурь.

# Къ жаворонку

ı

Пѣнья духъ чудесный,
Ты не птичка, нѣтъ!
Съ высоты небесной,
Гдѣ лазурь и свѣтъ,
Ты пѣсней неземной на землю шлешь привѣтъ!

2

Тучкою огнистой
Къ небесамъ ты льнешь,
И въ лазури чистой
Звукъ за звукомъ льешь,
И съ пъсней въ высь летишь, и, въ высь летя,
поешь.

3

Въ блескѣ золотистомъ Гаснущаго дня, Въ облакѣ лучистомъ, Въ морѣ изъ огня, Рѣзвишься ты, какъ духъ, порхая и звеня.

4

Блѣдный вечеръ, тая, Вкругъ тебя дрожитъ; Какъ звъзда, блистая, Днемъ свой ликъ таитъ, Такъ въ небъ ты незримъ, но пъснь твоя звучитъ.

5

Гимнъ твой серебристый
Какъ звъзды привътъ: —
Блещетъ день лучистый,
Меркнетъ звъздный свътъ;
Съ земли не видно намъ, горитъ она иль нътъ.

6

Небеса съ землею
Звуками полны;
Такъ порой ночною
Вспыхнетъ лучъ луны, —
Вмигъ ласкою ею поля озарены.

7

Кто ты, духъ чудесный? Кто тебя нѣжнѣй? Радуги небесной Красота— блѣднѣй, Чѣмъ лучезарный дождь мелодіи твоей.

8

Такъ поэтъ, плѣненный
Блескомъ свѣтлыхъ думъ,
Пѣсней отдаленной
Будитъ чуткій умъ,
И міръ ему даритъ рукоплесканій шумъ.

9

Такъ прекрасной дѣвы, — Точно въ полуснѣ, — Сладкіе напѣвы
Льются въ тишинѣ;

Въ нихъ — красота любви, въ нихъ свътлый гимнъ веснъ.

10

Такъ въ лѣсу росистомъ
Въ часъ ночной — свѣтлякъ
Блескомъ золотистымъ
Разсѣкаетъ мракъ,
Невилимый горитъ цвѣтовъ и травъ маякъ.

11

Такъ въ саду, блистая,
Розы въ полдень спятъ;
Вътерку внимая,
Дышутъ и дрожатъ;
Роняя лепестки, льютъ нъжный ароматъ.

12

Солнца отблескъ чудный,
Вешній цвѣтъ вѣтвей,
Дождикъ изумрудный
Съ музыкой своей,—
Блѣднѣетъ въ мірѣ все предъ пѣснею твоей.

13

Музыки небесной Тайну намъ открой, Птичка, духъ чудесный, Я молю съ тоской, Я не слыхалъ нигдъ гармоніи такой.

14

Хоры Гименея
Намъ дарятъ привѣтъ;
Предъ тобой блѣднѣя,
Меркнетъ этотъ свѣтъ;
Мы чувствуемъ душой, что въ нихъ чего-то нѣтъ.

15

Гдѣ родникъ кипучій
Пѣсенъ золотыхъ?
Волны или тучи
Нашептали ихъ?
Иль ты сама любовь? Иль чуждъ ты мукъ

16

17

Върно понялъ ты,
Оттого съ прозрачной
Свътлой высоты
Намъ, смертнымъ, шлешь свой гимнъ кристальной чистоты.

Тайну смерти мрачной

18

Жизнь мы полной чашей Пьемъ, пока — весна; Но въ улыбкъ нашей Искра слезъ видна, пъсни любимъ мы въ н

Тѣ пѣсни любимъ мы, въ которыхъ грусть слышна.

19

Но когда-бъ печали
Къ намъ толпой не шли, —
Если бъ рай намъ дали,
Пасынкамъ земли, —
Мы въ радости съ тобой сравняться-бъ не могли.

20

Музыки нѣжнѣе, Льющейся волной, — Глубже и полнѣе Мудрости земной, — Та пѣснь, съ которой ты несешься въ міръ иной.

21

Если бъ пѣсни ясной
Часть я взялъ себѣ,
Лился-бъ гимнъ прекрасный
Людямъ въ ихъ борьбѣ:—
Мнѣ-бъ цѣлый міръ внималъ, какъ внемлю я
тебѣ!

## Мимоза

1

Мимоза невинной сіяла красой, Питаль ее вътерь сребристой росой, И къ солнцу она обращала листы, Чтобъ ночью опять погрузиться въ мечты.

Въ прекрасномъ саду пробудилась отъ сна, Какъ Геній Любви, молодая Весна, Траву и цвѣты пробудила для грезъ, Заставивъ забыть ихъ про зимній морозъ.

Но въ полѣ, въ саду, и въ лѣсу, и у скалъ, Никто такъ о нѣжной любви не мечталъ, Какъ лань молодая въ полуденный зной, Съ Мимозой сродняясь мечтою одной.

Раскрылся подснѣжникъ подъ лаской тепла, Фіалка отъ вешнихъ дождей расцвѣла, И слился ихъ запахъ съ дыханьемъ весны, Какъ съ пѣньемъ сливается рокотъ струны.

Любовью тюльпанъ и горчанка зажглись; И дивный красавецъ, влюбленный нарцисъ, Расцвълъ надъ ручьемъ и глядитъ на себя, Пока не умретъ, безконечно любя; И ландышъ, подобный Наядѣ лѣсной, Онъ блѣденъ отъ страсти, онъ любитъ весной; Сквозитъ изъ листвы, какъ любовный привѣтъ, Его колокольчиковъ трепетный свѣтъ.

Опять гіацинтъ возгордился собой, Здѣсь бѣлый, пурпурный, а тамъ голубой, Его колокольчики тихо звенять, — Тѣ звуки нѣжнѣй, чѣмъ его аромать;

И роза какъ нимфа, — возставши отъ сна, Роскошную грудь обнажаетъ она, Снимаетъ покровъ свой, купаться спѣшитъ, А воздухъ влюбленный къ ней льнетъ и дрожитъ;

И лилія свѣтлую чашу взяла, И вверхъ, какъ Вакханка, ее подняла, На ней, какъ звѣзда, загорѣлась роса, И взоръ ея глазъ устремленъ въ небеса;

Нарядный жасминъ, и анютинъ глазокъ, И съ нимъ туберозы душистый цвѣтокъ, Весною съ концовъ отдаленныхъ земли Цвѣты собрались въ этотъ садъ и цвѣли.

Подъ ласковой тёнью зеленыхъ вётвей, Подъ искристымъ свётомъ горячихъ лучей, Надъ гладыю измёнчивой, гладыю рёчной, Дрожали кувшинки, цёлуясь съ волной.

И лютики пестрой толпой собрались, И почки цвѣтовъ на вѣтвяхъ налились; А водный пѣвучій потокъ трепеталъ, И въ тысячѣ разныхъ оттѣнковъ блисталъ. Дорожки средь дерна, какъ змѣйки легли, Извилистой лентой по саду прошли, Сіяя подъ лаской полдневныхъ лучей, Теряясь порою средь чащи вѣтвей.

Кустами на нихъ маргаритки росли, И царскіе кудри роскошно цвѣли; И тихо роняя свои лепестки, Пурпурные, синіе вяли цвѣтки, И къ вечеру искрились въ нихъ свѣтляки.

Весь садъ точно райской мечтой озаренъ; И такъ, какъ ребенокъ, стряхнувши свой сонъ, Съ улыбкой глядитъ въ колыбели на мать, Которой отрадно съ нимъ пъть и играть, —

Цвѣты, улыбаясь, на небо глядять, А въ небѣ лучи золотые горять, И ярко всѣ блещуть въ полуденный чась, Какъ блещеть при свѣтѣ лучистый алмазъ.

И льють, наклоняясь, они аромать, И съ шопотомъ ласки другь другу дарять, Подобно влюбленнымъ, которымъ вдвоемъ Такъ сладко, что жизнь имъ является сномъ.

И только Мимоза, Мимоза одна, Стоитъ одинока, безмолвна, грустна; Пусть глубже, чѣмъ всѣ, она любитъ въ тиши Порывомъ невинной и чистой души, —

Увы, аромата она лишена! И клонится нѣжной головкой она, И жаждеть, исполнена тайной мечты, Того, чего нѣтъ у нея, красоты. Ласкающій вѣтеръ на крыльяхъ своихъ Уноситъ гармонію звуковъ земныхъ; И вѣнчики яркихъ, какъ звѣзды, цвѣтковъ Блистаютъ окраской своихъ лепестковъ;

И бабочекъ свётлыхъ живая семья, Какъ полная золотомъ въ мор'в ладья, Скользитъ надъ волнистою гладью травы, Мелькаетъ, плыветъ въ океан'в листвы;

Туманы, прильнувъ на мгновенье къ цвѣтамъ, Уносятся въ высь къ голубымъ небесамъ, Цвѣточный уносятъ съ собой ароматъ, Какъ свѣтлые ангелы въ небѣ скользятъ;

На смѣну имъ снова встаютъ надъ землей Туманы, рожденные знойною мглой; Въ нихъ вѣтеръ слегка пролепечетъ на мигъ, Какъ ночью лепечетъ прибрежный тростникъ.

Мечтаетъ Мимоза въ вѣнцѣ изъ росы, Межь тѣмъ пролетаютъ мгновенья, часы, Медлительно движется вечера тѣнь, Какъ тянутся тучки въ безвѣтренный день.

И полночь съ лазурныхъ высотъ снизошла, Прохлада на міръ задремавшій легла, Любовь — въ небесахъ, и покой — на землѣ, Отраднѣй восторги въ таинственной мглѣ.

Всёхъ бабочекъ, птичекъ, растенья, звёрьковъ Баюкаетъ море загадочныхъ сновъ, Какъ въ сказкъ, волна напъваетъ волнъ, Ихъ пънья неслышно въ ночной тишинъ.

И только не хочеть уснуть соловей, — Ночь длится, а пъсня слышнъй и слышнъй, Какъ будто онъ гимны слагаеть лунъ, И внемлеть Мимоза ему въ полуснъ.

Она, какъ ребенокъ, уставъ отъ мечты, Всѣхъ прежде печально свернула листы; Въ душѣ ея сонная греза встаетъ, Себя она ласковой мглѣ предаетъ, Ей ночь колыбельную пѣсню поетъ.

2

Въ волшебномъ саду, чуждомъ горя и эла, Богиня, какъ Ева въ Эдемъ, была, И такъ же цвъты устремляли къ ней взоры, Какъ смотрятъ на Бога всъ звъздные хоры.

Въ лицѣ ея дивномъ была разлита Небесныхъ таинственныхъ думъ красота; Сравниться не могъ съ ней изяществомъ стана Цвѣтокъ, что раскрылся на днѣ океана.

Все утро, весь день и весь вечеръ она Цвѣты оживляла, ясна и нѣжна; А въ сумеркахъ падали къ ней метеоры, Сплетая блестящія искры въ узоры.

Изъ смертныхъ не знала она никого, Не знала, что значитъ грѣха торжество. Но утромъ, подъ ласкою теплой разсвѣта, Она трепетала, любовью согрѣта; Какъ будто бы ласковый духъ неземной Слеталъ къ ней подъ кровомъ прохлады ночной, И днемъ еще медлилъ, и къ ней наклонялся, Хоть въ свътъ дневномъ отъ нея онъ скрывался.

Она проходила, къ ней льнула трава, Къ которой она прикасалась едва; И шла она тихо, и тихо дышала, И страсть, и восторгъ за собой оставляла;

Какъ шопотъ волны средь морскихъ тростниковъ, Чуть слышенъ былъ звукъ ея легкихъ шаговъ, И тънью волосъ она тотчасъ стирала Тотъ слъдъ, что, идя, за собой оставляла.

Въ волшебномъ саду преклонялись цвѣты При видѣ такой неземной красоты, И нѣжно слѣдили влюбленной толпою За этой прелестной, воздушной стопою.

Она орошала ихъ свътлой водой, Въ нихъ яркія искры блистали звъздой; И въ ихъ лепесткахъ, съ мимолетной красою, Прозрачныя капли сверкали росою.

Заботливо-нѣжной рукою своей Она расправляла цвѣты межь вѣтвей, Ей не были бъ дѣти родныя милѣе, Она не могла бы любить ихъ нѣжнѣе.

Всѣхъ вредныхъ, грызущихъ листки, червяковъ, Всѣхъ хищныхъ, тревожащихъ зелень, жучковъ Она своей быстрой рукою ловила, И въ лѣсъ далеко — далеко уносила;

<sup>5</sup> Бальмонть

Для нихъ она дикихъ цвѣтовъ нарвала, Въ корзину насыпала, гдѣ ихъ несла, Хоть вредъ они жизнью своей приносили, Но жизнь они чисто, невинно любили.

А пчелъ, однодневокъ и всѣхъ мотыльковъ, Прильнувшихъ къдушистымъустамъ лепестковъ, Она оставляла, чтобъ нѣжно любили, Чтобъ въ этомъ раю серафимами были.

И къ кедру душистому шла на зарѣ, Тамъ куколки бабочекъ въ темной корѣ, Межь трещинъ продольныхъ, она оставляла, Въ нихъ жизнь молодая тихонько дрожала.

Была ея матерью нѣжной — весна, Все лѣто цвѣты оживляла она, И прежде, чѣмъ хмурая осень пришла Съ листвой золотою, — она умерла!

3

Промчалось три дня, — всё цвёты тосковали О чемъ, почему, они сами не знали; Грустили и блёдность была въ нихъ видна, Какъ въ звёздахъ, когда загорится луна.

А съ новой зарею — до слуха Мимозы Коснулося пѣнье; въ немъ слышались слезы; За гробомъ вослѣдъ провожатые шли, И плакальщицъ стоны звучали вдали.

И съ тихой тоской погребальнаго пѣнья Сливалося смерти нѣмой дуновенье;

И запахъ холодный, тяжелый, сырой, Изъ гроба къ цвѣтамъ доносился порой.

И травы, обнявшись тоскливо съ цвѣтами, Алмазными вдругъ заблистали слезами; А вѣтеръ рыданья вездѣ разносилъ: — Ихъ вздохи онъ въ гимнъ похоронный сложилъ.

И прежняя пышность цвётовъ увядала, Какъ трупъ той богини, что ихъ оживляла; Духъ тлёнья въ саду омраченномъ виталъ, И даже — кто слезъ въ своей жизни не зналъ — И тотъ бы при видё его задрожалъ.

Подкралася осень, умчалося лѣто, Туманы легли вмѣсто жгучаго свѣта, Хоть солнце полудня сіяло порой, Смѣясь надъ осенней погодой сырой.

И землю остывшую розы въ печали, Какъ хлопьями снѣга, цвѣтами устлали; И мертвенныхъ лилій и тусклыхъ бѣльцовъ Виднѣлись толпы, точно рядъ мертвецовъ.

Индійскія травы съ живымъ ароматомъ Блѣднѣли въ саду, разложеньемъ объятомъ, И съ новымъ осеннимъ томительнымъ днемъ Безмолвно роняли листокъ за листкомъ.

Багровые, темные, листья сухіе Носились по в'тру, какъ духи ночные: — И в'теръ ихъ свистъ межь в'твей разносилъ, И ужасъ на зябнущихъ птицъ наводилъ.

И плевеловъ зерна въ своей колыбели Проснулись подъ вътромъ и вдаль полетъли, Смъщались съ толпами осеннихъ листовъ, И гнили въ объятіяхъ мертвыхъ цвътовъ.

Прибрежныя травы какъ будто рыдали, — Какъ слезы, въ ручей лепестки упадали, Обнявшись, смѣшавшись въ водѣ голубой, Носились нестройной, унылой толпой.

Покрылися трупами листьевъ — аллеи, И мертвыя свъсились внизъ эпомеи, И блескъ средь лазури, какъ призракъ, исчезъ, И дождь пролился съ потемнъвшихъ небесъ.

Всю осень, пока не примчались мятели, Уродливыхъ плевеловъ стебли жирѣли; Усѣянъ былъ пятнами гнусный ихъ ротъ, Какъ жабы спина иль змѣиный животъ.

Крапива, ворсянка, съ цикутой пахучей, Волчцы, бълена и репейникъ колючій — Тянулись, дышали, какъ будто сквозь сонъ, Ихъ ядомъ былъ воздухъ кругомъ напоенъ.

И тутъ же вблизи разростались другія, Какъ будто въ нарывахъ, какъ будто гнилыя, Больныя растенья, — отъ имени ихъ Бъжитъ съ отвращеніемъ трепетный стихъ.

Стояли толпой мухоморы, поганки, И ржавые грузди, опенки, листвянки; Варостила ихъ плъсень въ туманные дни, Какъ въстники смерти стояли они.

Ихъ тѣло кусокъ за кускомъ отпадало, И воздухъ дыханьемъ своимъ заражало, И вскорѣ виднѣлись одни лишь стволы, Сырые отъ влажной, удушливой мглы.

Отъ мертвыхъ цвѣтовъ, отъ осенней погоды, Въ ручьѣ, будто флёромъ, подернулись воды, И шпажной травы разросталась семья, Съ корнями узлистыми, точно змѣя.

Сильнъй и сильнъй поднимались туманы, Бродили и ширились ихъ караваны, Рождаясь съ зарей, возростали чумой, И ночью весь міръ былъ окутанъ ихъ тьмой.

Въ часъ полдня растенія искриться стали: — То иней и изморозь ярко блистали; Какъ ядомъ напитаны, вътки тотчасъ Мертвъли отъ ихъ ослъпительныхъ глазъ.

И было тоскливо на сердцѣ Мимозы, И падали, падали свѣтлыя слезы; Объятые гнетомъ смертельной тоски, Прижались другъ къ другу ея лепестки.

И скоро всѣ листья ея облетѣли, Внимая угрюмымъ напѣвамъ мятели, И сокъ въ ней не могъ уже искриться вновь, А капалъ къ камнямъ, точно мертвая кровь.

Зима, опоясана вътромъ холоднымъ, Промчалась по горнымъ вершинамъ безплоднымъ, И трескъ издавали обломки скалы, Звенъли въ морозъ, какъ звенятъ кандалы.

И цѣпью своей неземного закала И воды и воздухъ она оковала, Отъ сводовъ полярныхъ, изъ дальней земли, Суровые вихри ее принесли.

Послѣднія травы подъ вѣтромъ дрожали, Отъ ужаса смерти подъ землю бѣжали, И такъ же исчезли они подъ землей, Какъ призракъ безслѣдный, порою ночной.

Въ извилистыхъ норахъ уснули въ морозы Кроты подъ корнями умершей Мимозы, И птицы летъли на сучья, на пни, И вдругъ, налету, замерзали они.

Тепломъ потянуло. На въткахъ снъжинки Растаяли, падая внизъ, какъ слезинки; И снова замерзли въ холодные дни, И кружевомъ снъжнымъ повисли они.

Металася буря, сугробы вздымая, И волкомъ голоднымъ въ лѣсу завывая, И сучья ломала въ порывѣ своемъ, Весь міръ засыпая и снѣгомъ и льдомъ.

И снова весна, и умчались морозы; Но нътъ уже больше стыдливой Мимозы; Одни мандрагоры, цикуты, волчцы Возстали, какъ въ склепахъ встаютъ мертвецы.

4

Знала-ль Мимоза, что скрылась весна, И что сама измънилась она,

Знала-ль, что осень съ зимою пришла, Трудно сказать, — но она умерла.

Дивная Нимфа, чьимъ царствомъ былъ садъ, Чьимъ дуновеніемъ былъ ароматъ, Върно, грустила, когда не нашла Формы, гдѣ нѣга стыдливо жила —

Чудная нѣга любви, красоты, И неземного блаженства мечты. Но въ этомъ мірѣ суровой борьбы Горя, обмана, и страха судьбы,

Въ мірѣ, гдѣ мы — только тѣни отъ сна, Гдѣ намъ познанія власть не дана, Въ мірѣ, гдѣ все — только лживый туманъ, —-Самая смерть есть миражъ и обманъ.

Въченъ таинственный, сказочный садъ, Въчно въ немъ Нимфа живитъ ароматъ, Въчно смъются имъ вешніе дни, Мы измъняемся, — но не они.

Счастье, любовь, красота, — вамъ привѣтъ! Нѣтъ перемѣны вамъ, смерти вамъ нѣтъ, Только безсильны мы васъ сохранить, Рвемъ вашу тонкую, свѣтлую нить.

#### Озимандія

Я встрътилъ путника; онъ шелъ изъ странъ далекихъ

И мит сказалъ: Вдали, гдт втчность сторожитъ Пустыни тишину, среди песковъ глубокихъ Обломокъ статуи распавшейся лежитъ.

Изъ полустертыхъ чертъ сквозитъ надменный пламень,

Желанье заставлять весь міръ себѣ служить; Ваятель опытный вложиль въ бездушный камень

Тъ страсти, что могли столътья пережить.

И сохранилъ слова обломокъ изваянья: — «Я — Озимандія, я — мощный царь царей! «Взгляните на мои великія дѣянья, «Владыки всѣхъ временъ, всѣхъ странъ и всѣхъ морей!»

Кругомъ нътъ ничего... Глубокое молчанье... Пустыня мертвая... И небеса надъ ней...

#### Воронъ

Какъ — то въ полночь, въ часъ угрюмый, полный тягостною думой,

Надъ старинными томами я склонялся въ полуснъ,

Грезамъ страннымъ отдавался, вдругъ неясный звукъ раздался,

Будто кто-то постучался — постучался въ дверь ко миѣ.

«Это върно», прошепталъ я, «гость въ полночной тишинъ,

Гость стучится въ дверь ко мнв».

Ясно помню... Ожиданья... Поздней осени рыданья...

И въ каминъ очертанья тускло тлъющихъ углей...

О, какъ жаждалъ я разсвѣта, какъ я тщетно ждалъ отвѣта

На страданье, безъ привъта, на вопросъ о ней, о ней,

О Леноръ, что блистала ярче всъхъ вемныхъ огней,

О свётилё прежнихъ дней.

И завѣсъ пурпурныхъ трепетъ издавалъ какъ будто лепетъ,

Трепетъ, лепетъ, наполнявшій темнымъ чувствомъ сердце мнѣ.

Непонятный страхъ смиряя, всталъ я съ мъста, повторяя: —

«Это только гость, блуждая, постучался въ дверь ко мнъ,

«Поздній гость пріюта просить въ полуночной тишинѣ —

«Гость стучится въ дверь ко мнъ».

Подавивъ свои сомнѣнья, побѣдивши опасенья, Я сказалъ: «Не осудите замедленья моего! «Этой полночью ненастной я вздремнулъ, и стукъ неясный

«Слишкомъ тихъ былъ, стукъ неясный, — и не слышалъ я его,

«Я не слышалъ» — тутъ раскрылъ я дверь жилища моего: —

Тьма, и больше ничего.

Взоръ застылъ, во тьмѣ стѣсненный, и стоялъ я изумленный,

Снамъ отдавшись, недоступнымъ на землѣ ни для кого;

Но какъ прежде ночь молчала, тьма душъ не отвъчала,

Лишь — «Ленора!» — прозвучало имя солнца моего. —

Это я шепнулъ, и эхо повторило вновь его, — Эхо, больше ничего.

Вновь я въ комнату вернулся — обернулся — содрогнулся, —

Стукъ раздался, но слышнѣе, чѣмъ звучалъ онъ до того.

«Вѣрно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось,

«Тамъ за ставнями забилось у окошка моего, «Это вътеръ, усмирю я трепетъ сердца моего, — «Вътеръ, больше ничего».

Я толкнулъ окно съ рѣшеткой, — тотчасъ важною походкой

Изъ-за ставней вышелъ Воронъ, гордый Воронъ старыхъ дней,

Не склонился онъ учтиво, но, какъ лордъ, вошелъ спъсиво,

И, взмахнувъ крыломъ лѣниво, въ пышной важности своей,

Онъ взлетѣлъ на бюстъ Паллады, что надъ дверью былъ моей,

Онъ взлетълъ — и сълъ надъ ней.

Отъ печали я очнулся и невольно усмѣхнулся, Видя важность этой птицы, жившей долгіе года. «Твой хохолъ ощипанъ славно и глядишь ты презабавно»,

Я промолвилъ, «но скажи мнъ: Въ царствъ тьмы, гдъ ночь всегда,

«Какъ ты звался, гордый Воронъ, тамъ, гдѣ ночь царитъ всегда!»

Молвилъ Воронъ: «Никогда».

Птица ясно отвѣчала, и хоть смысла было мало,

Подивился я всѣмъ сердцемъ на отвѣтъ ея тогла.

Да и кто не подивится, кто съ такой мечтой сроднится,

Кто повърить согласится, чтобы гдъ-нибудь когда —

Сътъ надъ дверью — говорящій безъ запинки, безъ труда —

Воронъ съ кличкой: «Никогда».

И, взирая такъ сурово, лишь одно твердилъ онъ слово,

Точно всю онъ душу вылилъ въ этомъ словъ «Никогда»,

И крылами не взмахнулъ онъ, и перомъ не шевельнулъ онъ,

Я шепнулъ: «Друзья сокрылись вотъ ужь многіе года,

«Завтра онъ меня покинеть, какъ надежды, навсегда».

Воронъ молвилъ: «Никогда».

Услыхавъ отвътъ удачный, вздрогнулъ я въ тревогъ мрачной,

«Вѣрно, былъ онъ», я подумалъ, «у того, чья жизнь — Бѣда,

«У страдальца, чьи мученья возростали, какъ

«Рѣкъ весной, чье отреченье отъ Надежды навсегда

«Въ пѣснѣ вылилось о счастьи, что, погибнувъ навсегда,

«Вновь не вспыхнетъ никогда.»

Но, отъ скорби отдыхая, улыбаясь и вздыхая, Кресло я свое придвинулъ противъ Ворона тогда, И, склонясь на бархать нѣжный, я фантазіи безбрежной

Отдался душой мятежной: «Это — Воронъ, Воронъ, да.

«Но о чемъ твердитъ зловъщій этимъ чернымъ «Никогда»,

Страшнымъ крикомъ «Никогда».

Я сидълъ, догадокъ полный и задумчивобезмолвный,

Взоры птицы жгли мнѣ сердце, какъ огнистая звѣзда,

И съ печалью запоздалой, головой своей усталой, Я прильнулъ къ подушкѣ алой, и подумалъ я тогла: —

Я одинъ, на бархатъ алый та, кого любилъ всегда,

Не прильнетъ ужь никогда.

Но постой, вокругь темньеть, и какъ будто ктото въеть.

То съ кадильницей небесной Серафимъ пришелъ сюда?

Въ мигъ неясный упоенья я вскричалъ: «Прости, мученье,

«Это Богъ послалъ забвенье о Ленорѣ навсегда, «Пей, о, пей скорѣй забвенье о Ленорѣ навсегда!» Каркнулъ Воронъ: «Никогда».

И вскричалъ я въ скорби страстной: «Птица ты иль духъ ужасный,

«Искусителемъ ли посланъ, иль грозой прибитъ сюда, —

«Ты пророкъ неустрашимый! Въ край печальный, нелюдимый,

«Въ край, Тоскою одержимый, ты пришелъ ко мнъ сюда!

«О, скажи, найду-ль забвенье, я молю, скажи, когда?»

Каркнулъ Воронъ: «Никогда».

«Ты пророкъ», вскричалъ я, «вѣщій! Птица ты иль духъ зловѣщій,

«Этимъ Небомъ, что надъ нами — Богомъ скрытымъ навсегда —

«Заклинаю, умоляя, мнѣ сказать, — въ предѣлахъ Рая

«Мнѣ откроется-ль святая, что средь ангеловъ всегда,

«Та, которую Ленорой въ небесахъ зовутъ всегда?»

Каркнулъ Воронъ: «Никогда».

И воскликнулъ я, вставая: «Прочь отсюда, птица злая!

«Ты изъ царства тьмы и бури, — уходи опять туда,

«Не хочу я лжи позорной, лжи, какъ эти перья, черной,

«Удались же, духъ упорный! Быть хочу — одинъ всегда!

«Вынь свой жесткій клювъ изъ сердца моего, гдѣ скорбь — всегда!» Каркнулъ Воронъ: «Никогда».

И сидить, сидить зловѣщій, Воронь черный, Воронь вѣщій, Съ бюста блѣднаго Паллады не умчится никуда, Онъ глядитъ, уединенный, точно Демонъ полусонный,

Свѣтъ струится, тѣнь ложится, на полу дрожитъ всегда,

И душа моя изъ тѣни, что волнуется всегда, Не возстанетъ — никогда!

#### Колокольчики и Колокола

1

Слышишь, сани мчатся въ рядъ, Мчатся въ рядъ! Колокольчики звенятъ,

Серебристымъ легкимъ звономъ слухъ нашъ сладостно томятъ,

Этимъ пъньемъ и гудъньемъ о забвеньи говорятъ.

О, какъ звонко, звонко, звонко, Точно звучный смѣхъ ребенка, Въ ясномъ воздухѣ ночномъ Говорятъ они о томъ, Что за днями заблужденья Наступаетъ возрожденье,

Что волшебно наслажденье — наслажденье нъжнымъ сномъ.

Сани мчатся, мчатся въ рядъ, Колокольчики звенятъ,

Звъзды слушають, какъ сани, убъгая, говорять, И, внимая имъ, горять,

И мечтая, и блистая, въ небъ духами парятъ; И измънчивымъ сіяньемъ

Молчаливымъ обаяньемъ,

Вмѣстѣ съ звономъ, вмѣстѣ съ пѣньемъ о забвеньи говорятъ.

2

Слышишь, нъ свадьбъ звонъ святой, Золотой!

Сколько нѣжнаго блаженства въ этой пѣснѣ молодой!

Сквозь спокойный воздухъ ночи Словно смотрятъ чьи-то очи, И блестятъ,

Изъ волны пѣвучихъ звуковъ на луну они глядятъ,

Изъ призывныхъ дивныхъ келій, Полны сказочныхъ веселій,

Наростая, упадая, брызги свътлыя летятъ.

Вновь потухнутъ, вновь блестятъ, И роняютъ свътлый взглядъ

На грядущее, гдъ дремлетъ безмятежность нъжныхъ сновъ,

Возвѣщаемыхъ согласьемъ золотыхъ коло-

8

Слышишь, воющій набать, Точно стонеть м'єдный адъ! Эти звуки, въ дикой мук'є, сказку ужасовъ твердять.

Точно молять имъ помочь, Крикъ кидають прямо въ ночь, Прямо въ уши темной ночи Каждый звукъ, То длиннъе, то короче, Выкликаетъ свой испугъ, — И испугъ ихъ такъ великъ, Такъ безуменъ каждый крикъ,

Что разорванные звоны, неспособные звучать,

6 Бальмонтъ

Могутъ только биться, виться, и кричать, кричать!

Только плакать о пощадѣ, И къ пылающей громадѣ Вопли скорби огращать! А межь тѣмъ огонь безумный, И глухой и многошумный, Все горитъ,

То изъ оконъ, то по крышѣ, Мчится выше, выше, выше, И какъ будто говоритъ: —

Я хочу

Вышемчаться, разгораться, встрѣчу лунному лучу, Иль умру, иль тотчасъ — тотчасъ вплоть до мѣсяца взлечу!

О, набатъ, набатъ, набатъ, Если бъ ты вернулъ назадъ Этотъ ужасъ, это пламя, эту искру, этотъ взглядъ,

Этотъ первый взглядъ огня, О которомъ ты вѣщаешь, съ плачемъ, съ воплемъ, и звеня!

А теперь намъ нѣтъ спасенья, Всюду пламя и кипѣнье, Всюду страхъ и возмущенье! Твой призывъ,

Дикихъ звуковъ несогласность Возвѣщаетъ намъ опасность,

То ростеть бѣда глухая, то спадаеть какъ приливъ!

Слухъ нашъ чутко ловитъ волны въ перемѣнѣ звуковой,

Вновь спадаетъ, вновь рыдаетъ мѣдно-стонущій прибой!

4

Похоронный слышенъ звонъ, Долгій звонъ!

Горькой скорби слышны звуки, горькой жизни конченъ сонъ,

Звукъ желѣзный возвѣщаетъ о печали похоронъ! И невольно мы дрожимъ,

Отъ забавъ своихъ спъшимъ.

И рыдаемъ, вспоминаемъ, что и мы глаза смежимъ.

Неизмѣнно-монотонный Этотъ возгласъ отдаленный, Похоронный тяжкій звонъ,

> Точно стонъ, Скорбный, гнѣвный, И плачевный,

Выростаетъ въ долгій гулъ, Возвъщаетъ, что страдалецъ непробуднымъ сномъ уснулъ.

Въ колокольныхъ кельяхъ ржавыхъ, Онъ для правыхъ и неправыхъ Грозно вторитъ объ одномъ: — Что на сердцъ будетъ камень, что глаза сом-

кнутся сномъ.

Факелъ траурный горить, Съ колокольни кто-то крикнулъ, кто-то громко говоритъ,

Кто то черный тамъ стоитъ, И хохочетъ, и гремитъ, И гудитъ, гудитъ, гудитъ, Къ колокольнъ припадаетъ, Гулкій колоколъ качаетъ, Гулкій колоколъ рыдаетъ, Стонетъ въ воздухъ нъмомъ,

И протяжно возвъщаеть о покот гробовомъ.

### Фейная страна

Полы пымные — потоки Тъневые — и лъса. Что глядять какъ небеса, Многооблачно-широки, Въ нихъ невърная краса, Формы ихъ неразличимы, Всюду слезы, словно дымы; Луны тають и ростуть — Шаръ огромный тамъ и тутъ — Снова луны — снова — снова — Каждый мигъ поры ночной Озаряется луной, Ищуть мъста все иного, Угащають звъздный свъть, Въ блёдныхъ ликахъ жизни нётъ. Чуть на лунномъ циферблатъ Знакъ двънадцати часовъ. — Та, въ которой больше сновъ, Больше дымной благодати, (Это чара въ той странѣ, Говорить луна лунъ), Сходитъ ниже, — сходитъ ниже — На горъ на верховой Ставитъ шаръ горящій свой — И повсюду — дальше — ближе — Въ легкихъ складкахъ блъдныхъ сновъ Расширяется покровъ Надъ деревней, надъ полями,

Надъ чертогами, вездъ -Нацъ лѣсами и морями, По землъ и по водъ -И надъ духомъ, что крыдами Въ грезъ въетъ — надо всъмъ, — Что дремотствуеть межь тъмъ — Ихъ заводитъ совершенно Въ лабиринтъ своихъ лучей, Въ тъхъ извивахъ держитъ плънно. И глубоко, сокровенно, О, глубоко, межь тъней. Спитъ луна, и души съ ней. Утромъ, въ свъть позолоты, Встанутъ, скинутъ страсть дремоты, Мчится лунный ихъ покровъ Въ небесахъ, межь облаковъ. Въ летъ бурь они носимы, Колыбелясь между грозъ — Какъ изъ жерлъ вулкановъ дымы, Или желтый Альбатросъ. Для одной и той же цѣли Та палатка, та луна Имъ ужь больше не нужна — Вмигъ дождями полетъли Блески-атомы тѣхъ сновъ. И, мѣняясь, заблестѣли На крылахъ у мотыльковъ, Тѣхъ, что, будучи земными, Улетають въ небеса, Ниспускаются цвътными, (Прихоть сна владѣетъ ими!) Ихъ крылами расписными Свътить вышняя краса.

#### Улялюмъ

Небеса были свраго цввта,
Были сухи и скорбны листы,
Были сжаты и смяты листы,
За огнемь отгорвышаго лвта
Ночь пришла, сонь глухой черноты,
Близь туманнаго озера Оберь,
Тамъ, гдв сходятся ввдьмы на пиръ,
Гдв лвсной заколдованный міръ,
Возлв дымнаго озера Оберь,

влъ дымнаго озера Оберъ, Въ зачарованной области Виръ.

Тамъ однажды, въ аллеъ Титановъ, Я съ моею Душою блуждалъ, Я съ Психеей, съ Душою блуждалъ. Въ эти дни трепетанья вулкановъ Я сердечнымъ огнемъ побъждалъ, Я спъшилъ, я горълъ, я блисталъ, — Точно сърные токи на Яникъ,

Бороздящіе горный оплоть, Возлѣ полюса, токи, что Яникъ Покидають, струясь оть высоть.

Мы мѣнялися лаской привѣта,
Но въ глазахъ затаилася мгла,
Наша память невѣрной была,
Мы забыли, что умерло лѣто,

Что октябрьская полночь пришла, Мы забыли, что осень пришла,

И не вспомнили озеро Оберъ,

Гдъ открылся намъ нъкогда міръ,

Это дымное озеро Оберъ,

И излюбленный въдьмами Виръ.

Но когда уже ночь постаръла,

И на звѣздныхъ небесныхъ часахъ

Былъ намекъ на разсвътъ въ небесахъ, —

Что-то облачнымъ сномъ забълъло

Передъ нами, въ неясныхъ лучахъ,

И внезапно предсталъ серебристый

Полум всяцъ, двурогой чертой,

Полумъсяцъ Астарты лучистый,

Очевидный двойной красотой.

Я промолвиль: — «Астарта нѣжнѣе

«И теплъй, чъмъ Діана, она —

«Въ царствъ вздоховъ, и вздоховъ полна: -

«Увидавъ, что, въ тоскъ не слабъя,

«Здъсь душа затомилась одна, —

«Чрезъ созвъздіе Льва проникая,

«Показала она въ облакахъ

«Путь къ забвенной тиши въ небесахъ,

«И чело передъ Львомъ не склоняя,

«Съ нѣжной лаской въ горящихъ глазахъ,

«Надъ берлогою Льва возникая,

Засвътилась для насъ въ небесахъ.»

Но Психея, свой перстъ поднимая,

«Я не вѣрю», промолвила, «въ сны

«Этой блѣдной богини Весны.

«О, не медли, — въ ней блѣдность больная!

«О, бѣжимъ! Поспѣшимъ! Мы должны!» И въ испугѣ, въ истомѣ безсилья, Не хотѣла, чтобъ дальше мы шли, И ея ослабѣвшія крылья
Опускались по самой земли —

Опускались до самой вемли — И влачились, влачились въ пыли.

Я отвътилъ: — «То страхъ лишь напрасный, «Устремимся на трепетный свътъ, «Въ немъ кристальность, обмана въ немъ нътъ,

«Сибиллически-ярко-прекрасный, «Въ немъ Надежды манящій привѣтъ, «Онъ сквозь ночь намъ роняетъ свой слѣдъ,

«О, увѣруемъ въ это сіянье,
«Такъ зоветъ оно вкрадчиво къ снамъ,
«Такъ правдивы его обѣщанья
«Быть звѣздой путеводною намъ,
«Быть призывомъ, сквозь ночь къ Небесамъ!»

Такъ ласкалъ, утѣшалъ я Психею
Толкованіемъ звѣздныхъ судебъ,
Зоркій страхъ въ ней утихъ и ослѣпъ.
И прошли до конца мы аллею,
И внезапно увидѣли склепъ,
Съ круговымъ начертаніемъ склепъ.
«Что гласитъ эта надпись?» — сказалъ я,
И какъ вѣтра осенняго шумъ,
Этотъ вздохъ, этотъ стонъ услыхалъ я: —
«Ты не зналъ? Улядюмъ — Улядюмъ —
«Зпѣсь могила твоей Улядюмъ».

И сраженный словами отвъта,

Задрожавъ, какъ на въткъ листы, Какъ сухіе подъ вътромъ листы,

Я вскричаль: — «Значить, умерло лъто,

«Это осень, и сонъ черноты,

«Небеса потемнъвшаго цвъта.

«Ровно — годъ, какъ на кладбищѣ лѣта

«Я здѣсь ночью октябрьской блуждалъ,

«Я здъсь съ ношею мертвой блуждаль,

«Эта ночь была ночь безъ просвъта,

«Самый годъ въ эту ночь умиралъ, — «Что за демонъ сюда насъ зазвалъ?

«О, я знаю теперь, это — Оберъ,

«О, я знаю теперь, это — Виръ,

«Это — дымное озеро Оберъ,

«И излюбленный въдьмами Виръ.»

#### Аннабель-Ли

Это было давно, это было давно,
Въ королевствъ приморской земли: —
Тамъ жила и цвъла та, что звалась всегда,
Называлася Аннабель-Ли,
Я любилъ былъ любимъ, мы любили вдвоемъ,

Только этимъ мы жить и могли.

И, любовью дыша, были оба дѣтьми Въ королевствѣ приморской земли, Но любили мы больше, чѣмъ любятъ въ любви, — Я и нѣжная Аннабель-Ли, И, взирая на насъ, серафимы небесъ Той любви намъ простить не могли.

Оттого и случилось когда-то давно,
Въ королевствъ приморской земли, —
Съ неба вътеръ повъялъ холодный изъ тучъ,
Онъ повъялъ на Аннабель-Ли;
И родные толпой многознатной сошлись,
И ее отъ меня унесли,
Чтобъ навъки ее положить въ саркофагъ,
Въ королевствъ приморской земли.

Половины такого блаженства узнать Серафимы въ раю не могли, —

Оттого и случилось, (какъ вѣдомо всѣмъ Въ королевствѣ приморской земли), — Вѣтеръ ночью повѣялъ холодный изъ тучъ И убилъ мою Аннабель-Ли.

Но, любя, мы любили сильнѣй и полнѣй
Тѣхъ, что старости бремя несли, —
Тѣхъ, что мудростью насъ превзошли, —
И ни ангелы неба, ни демоны тьмы
Разлучить никогда не могли,
Не могли разлучить мою душу съ душой
Обольстительной Аннабель-Ли.

И всегда лучъ луны навѣваетъ мнѣ сны
О плѣнительной Аннабель-Ли;
И зажжется ль звѣзда, вижу очи всегда
Обольстительной Аннабель-Ли;
И въ мерцаньи ночей я все съ ней, я все съ ней,
Съ незабвенной — съ невѣстой — съ любовью
моей —

Рядомъ съ ней распростертъ я вдали, Въ саркофагѣ приморской земли.

# «При паденьи листовъ...»

Знаешь ли ты при паденьи листовъ, Эту томительность долгой печали? Скорби сплетають давно ужь сплетали, Сердцу могильный покровъ, Спять утвшенія словъ При паденьи осеннихъ листовъ.

Стынутъ главнъйшія мысли напрасно, Стынутъ главнъйшія мысли ума, Осень, и падаютъ листья, ненастно, — Знаешь ты это? Все въ жизни напрасно, На все налегла полутьма.

Знаешь ли ты ощущеніе жатвы,
При паденіи долгомъ осеннихъ листовъ?
Ощущенье скользящихъ серповъ?
Ты молчишь, какъ святыня забытая клятвы,
Ты молчишь, какъ скучающій снопъ межь
сноповъ,

При паденьи осеннихъ листовъ.

### Въ садъ міровой

Въ садъ міровой опять восходя,

Мощныя пары, сыновъ, дочерей, предваряя, какъ въ пъснъ вступленіе,

Любовь, жизнь ихъ тѣлъ, значеніе и бытіе, — Послѣ дремоты воскреснувъ,

Ибо, въ возвратъ своемъ, могучіе циклы опять меня возродили, —

Полный любовности, зрѣлый, весь прекрасный, самъ для себя весь удивительный,

Съ членами сильными, и съ дрожащимъ огнемъ, что въ нихъ играетъ всегда по причинамъ чудеснъйшимъ,

Существуя, я все еще пристальный взоръ устремляю, и я проницаю,

Настоящимъ довольный, говольный прошед-

Рядомъ со мной, или сзади меня, слѣдуетъ Ева, Или предо мной, и я за нею иду, тотъ же самый.

### Одинъ часъ безумья и радости

- Одинъ часъ безумья и радости! О, изступленный! не умъряй меня!
- (Что это такъ освобождаетъ меня въ этихъ буряхъ?
- Что означаютъ вскрики мои среди молній и бъщеныхъ вътровъ?)
- О, испить мистическихъ бредовъ глубже, чъмъ кто бы то ни было!
- О, дикія и нѣжныя боли! (я ихъ вамъ завѣщаю, дѣти мои,
- Я ихъ вамъ возвѣщаю, не безъ причины, о женихъ и невѣста!)
- О, отдаться тебѣ, кто бъ ты ни былъ, и взять тебя мнѣ отдающуюся вопреки всему міру!
- Возвратиться въ Рай! О, стыдливая, женственная!
- Привлечь тебя близко къ себѣ, и впервые прижать къ тебѣ губы мужчины, который рѣшителенъ.
- О, смущеніе, трижды завязанный узель, глубокій и темный прудь, весь свободный и свѣтомъ залитый.
- О, умчаться туда, гдѣ наконецъ достаточно мѣста, достаточно воздуха!

Быть вольнымъ отъ прежнихъ цѣпей и условностей, я отъ моихъ, и ты отъ твоихъ!

Найти неожиданно лучшее, что есть въ природъ и имъ наслаждаться небрежно!

Почувствовать ротъ свой свободнымъ, который былъ замкнутъ!

Почувствовать ясно, что нынче, или когда бы то ни было я доволенъ собой, я доволенъ!

О, что-то, чего я не зналъ! что-то во си заколдованномъ,

Ускользнуть совершенно отъ всякихъ зацѣпокъ чужихъ, отъ якорей, трюмовъ!

Вольно нестись! Вольно любить! Броситься прямо въ опасность безъ удержу!

Гибель дразнить, звать ее — ну-ка, поди сюда! Восходить, возлетать къ небесамъ любви, миъ назначенной!

Подниматься туда своей опьяненной душой! Потеряться, разъ это нужно!

Напитать весь остатокъ жизни часомъ, часомъ однимъ полноты и свободы!

Однимъ короткимъ часомъ безумья и радости!

## Я васъ слышалъ, торжественнонъжныя трубы органа

- Я васъ слышалъ, торжественно-нѣжныя трубы органа, когда въ воскресенье послѣднее утромъ я шелъ мимо церкви,
- Осенніе вѣтры, когда я гуляль въ сумерки въ чащѣ лѣсной, я слышаль протяжные скорбные ваши вздохи между вершинъ.
- Я слышаль чудеснаго тенора, итальянскаго тенора въ оперъ, я слышаль сопрано въ квартетъ.
- Сердце любви моей! Также тебя я слышаль, какъ черезъ руку тихонько шептала ты, сквозь одну изъ кистей, охватившихъ меня вкругъ моей головы,
- Слышалъ біеніе крови твоей, межь тѣмъ какъ подъ ухомъ моимъ этой прошлой ночью колокольчиковъ маленькихъ звонъ, не смолкая, звенѣлъ.

## Мы двое, какъ долго мы были обмануты

Мы двое, какъ долго мы были обмануты, да, одурачены,

Теперь, претворенные, мы ускользаемъ быстро, какъ ускользаетъ природа,

Мы — Природа, мы долго были въ отсутствіи, но теперь возвращаемся,

Мы становимся теперь растеньями, стволами, листвою, корнями корою,

Мы въ почвъ лежимъ, какъ въ постели, мы скалы,

Мы дубы, мы ростемъ въ расщелинахъ, другъ возлъ друга,

Мы пасемся, мы двое средь дикихъ стадъ, какъ любой — непосредственны,

Мы двъ рыбы, плывущія въ моръ вмъстъ,

Мы цвѣты рожковаго дерева, мы роняемъ нашъ ароматъ надъ тропинками утромъ и вечеромъ,

Мы также грубая грязь — безстыдство звѣрей, растеній, камней,

Мы два хищные ястреба, мы паримъ высоко, не смотримъ внизъ,

Мы два лучезарныя солнца, это мы, что такъ въ равновѣсьи качаемся,

<sup>7</sup> Бальмонть

- Сферическіе и звѣздные, это мы, мы какъ двѣ кометы,
- Четвероногіе, въ чащѣ лѣсной мы бродимъ съ своими клыками, настигаемъ добычу прыжкомъ,
- Мы два облака утра и вечера, плывущія тамъ высоко.
- Мы два смѣшавшіяся моря, мы двѣ изъ веселыхъ тѣхъ волнъ, что одна забѣжитъ на другую, и обѣ другъ друга омочатъ,
- Мы то же, что атмосфера, прозрачные, воспринимающіе, проницаемые, непроницаемые.
- Мы снътъ, дождь, холодъ и мракъ, мы каждый созданье, вліяніе этого шара,
- Мы кружились, кружились, пока не вернулись опять домой, мы двое;
- Мы все опорожнили, сдѣлали все недѣйствительнымъ, кромѣ свободы, и нашей собственной радости.

#### Ласка орловъ

Идя вдоль рѣки по порогѣ (это утромъ мой отдыхъ, прогулка),

Я въ воздухъ, тамъ ближе къ небу, заглушенный услышалъ звукъ;

Внезапная ласка орловъ, любовная схватка въ пространствъ,

Сплетеніе вмѣстѣ высоко, сомкнутые сжатые когти,

Вращеніе, бѣшенство, ярость живого вверху колеса,

Четыре могучихъ крыла, два клюва, сцѣпленіе массы,

Верченье, круженье комка, разрывы его и увертки,

Прямое паденіе внизъ, покуда, застывъ надъ

Два вмѣстѣ не стали одно, въ блаженномъ мгновеньи затишья,

Вотъ, въ воздухѣ медлятъ они въ недвижномъ еще равновѣсьи,

Разлука, и втянуты когти, и вотъ они, медленно, снова

На крѣпкихъ и вѣрныхъ крылахъ, вкось, въ разномъ отдѣльномъ полетѣ, Летятъ, онъ своею дорогой, своею дорогой она.

# Изъ океана толпы, изъ моря ревущаго

Изъ океана толпы, изъ моря ревущаго, нѣжно дошла до меня капля одна, шепчетъ, Тебя я люблю, чуть время пройдетъ и умру я,

Долгій путь я прошла, чтобы только взглянуть на тебя, къ тебѣ прикоснуться,

Ибо я не могла умереть — на тебя не взглянувши хоть разъ,

Я боялась, что я иначе, быть можеть, тебя потеряю.

Вотъ мы встрътились, мы увидались теперь, мы не погибли,

Съ миромъ вернись въ океанъ, любовь моя, Я тоже вѣдь часть въ океанѣ этомъ, любовь моя, не такъ уже мы раздѣльны,

Погляди на округлость великую, на слитность всего, о, какъ совершенно!

Но что до меня, до тебя, неудержное море должно разлучать насъ,

На часъ по различнымъ путямъ унося насъ, но не можетъ оно унести насъ врозь навсегда;

Будь терпѣлива — немножко — ты внаешь, я воздухъ привѣтствую, говорю съ океаномъ и сушей,

Каждый день на закатѣ солнца во имя твое, Любовь моя.

### Какъ Адамъ раннимъ утромъ

Какъ Адамъ раннимъ утромъ, Выхожу изъ ночной я бесъдки, освъженный сномъ, .

Глядите, какъ я прохожу, услышьте мой голосъ, приблизьтесь.

Прикоснитесь ко мнѣ, прикоснитесь ладоныю руки

До тѣла, пока прохожу я, Не бойтесь, не страшно Тѣло мое.

#### Тоть, кого я люблю днемъ и ночью

Тотъ, кого я люблю днемъ и ночью, мнѣ снилось, сказали мнѣ, умеръ,

И мит снилось, пошелъ я туда, гдт они схоронили того, кто мит дорогъ,

Но въ томъ мѣстѣ онъ не былъ.

И мнѣ снилось, что я проходилъ и искалъ между мѣстъ погребальныхъ,

Чтобъ найти его.

И увидълъ, что каждое мъсто —

Погребальное было,

Дома, что исполнены жизни, исполнены были и смерти,

(Воть и этоть теперь),

Улицы, и корабли, и мъста развлеченья,

Чикаго, Бостонъ, Маннагатта, Филадельфія, были полны мертвецами, не только живыми,

Мертвецовъ было больше повсюду, о, больше гораздо;

И то, что мнѣ снилось, хочу говорить я отнынѣ всѣмъ людямъ и всѣмъ поколѣньямъ,

И связанъ отнынѣ я съ тѣмъ, что мнѣ снилось, И нынѣ я знать не хочу всѣхъ мѣстъ погребальныхъ;

И хочу я безъ нихъ обходиться,

И, еслибъ въ честь мертвыхъ поставленъ былъ памятникъ гдѣ бы то ни было,

Хоть тамъ, гдѣ я ѣмъ и гдѣ сплю — я былъ бы доволенъ,

И если тъло того, кто мнъ дорогъ, иль собственный трупъ мой,

Въ прахъ, образомъ должнымъ, сведется, и прахомъ низвергнется въ море,

Я буду доволенъ,

Или, если вътрамъ его бросятъ,

Я буду доволенъ.

### Спящіе

Я блуждаю всю ночь въ сновидѣньи, Я шагаю легко, я шагаю безшумно и быстро, останавливаюсь,

Наклоняюсь съ глазами раскрытыми надъ глазами закрытыми спящихъ,

Я блуждаю, смущаюсь, теряюсь, себя забываю, не согласуюсь, противоръчу,

Медлю, гляжу, наклоняюсь, на мъстъ стою.

Какъ торжественно, тихо лежатъ они, Какъ дышутъ спокойно они, дъти въ своихъ колыбеляхъ.

Несчастныя вижу черты людей пресыщенныхъ, облики бѣлые труповъ, багровыя лица пьяницъ, болѣзненно сѣрыя лица тѣхъ, что сами ласкаютъ себя,

Тѣла на поляхъ сраженья, съ кровью глубокихъ ранъ, сумасшедшіе въ комнатахъ наглухо запертыхъ, дурачки невинно-блаженные, новорожденные, эти изъ вратъ исходящіе, и умирающіе, эти изъ вратъ исходящіе,

Ночь проникаетъ ихъ, ночь ихъ объемлетъ.

Брачная спить чета спокойно въ своей постели, онъ положилъ ладонь на бедро супруги, она положила свою ладонь на бедро супруга,

Сестры нѣжно спятъбокъ обокъ въ своей постели, Мужчины нѣжно спятъ бокъ о бокъ въ постеляхъ своихъ,

И спить съ ребенкомъ своимъ мать, закутавъ его.

Слѣпые крѣпко спятъ, глухіе спятъ и нѣмые, Спитъ узникъ спокойно въ тюрьмѣ, и спитъ блудный сынъ,

Убійца, что будеть пов'вшень завтра, какъ спитъ, какъ спитъ онъ?

И тотъ, кто убитъ, какъ онъ спитъ? Спитъ женщина, любящая безъ взаимности, Спитъ мужчина, любящій безъ взаимности,

И спитъ голова того, кто весь день строилъ планы, и деньги, и деньги сколачивалъ,

И тотъ, кто характеромъ бѣшенъ, и тотъ, кто предатель, всѣ спятъ.

Я стою въ темнотъ, опустивши глаза близъ тъхъ, кто страдаетъ всего и всего безпокойнъй,

Я на нѣсколько дюймовъ отъ нихъ рукою своей провожу, успокаивая.

Я взоромъ произаю тьму, существа иныя являются,

Земля отъ меня отступаетъ въ ночь, Я вижу, что это было красиво, и я вижу, что то, что не земля, красиво. Я иду отъ постели къ постели, я сплю съ другими спящими, съ каждымъ рядомъ по очереди.

Мнѣ снятся во снѣ моемъ сны, всѣ сны другихъ уснувшихъ,

И я становлюсь другими уснувшими, спящими. Я пласка — играйте вы тамъ! я кружусь все скоръй и скоръе!

Я въчно-смъющійся, — вотъ, новая свътитъ луна, и сумерки,

Я вижу веселыя игры, въ прятки, куда ни взгляну я, повсюду проворные духи,

Вновь прятки, и прятки опять, глубоко въ землъ и въ моръ,

И тамъ, гдѣ не море, и гдѣ не земля.

### Изъ колыбели безконечно баюкающей

Изъ колыбели безконечно баюкающей,

Изъ горла птицы-пересмѣшника, музыкальный челнокъ,

Изъ полночи Девятаго мѣсяца,

Надъ песками безплодными и полями, что тамъ вдали, гдѣ ребенокъ, оставивъ постель свою, блуждалъ одиноко, босой, съ головой обнаженной,

Внизъ изъ упавшаго свътлымъ дождемъ ореола, Вверхъ изъ мистической этой игры тъней, переплетающихся, обнимающихся, какъ будто бы были онъ живыя,

Изъ массовыхъ пятенъ терновника и ежевики, Изъ воспоминаній о птицѣ, которая пѣла мнѣ, Изъ воспоминаній о тебѣ, грустный братъ, изъ этихъ прерывистыхъ подъятій и паденій, которыя я слышалъ,

Изъ-подъ этой желтой половинной луны, поздно вставшей и распухшей, какъ будто отъ слезъ,

Изъ этихъ начальныхъ нотъ любви и томленья въ туманъ,

Изъ тысячи отвътовъ моего сердца, никогда не кончающихся,

Изъ миріадъ отсюда возникшихъ словъ,

Изъ слова сильнѣе и сладостнѣй, чѣмъ какое бъ то ни было,

Изъ словъ такихъ, какъ они возникаютъ теперь при посъщеніи вновь этой сцены,

Какъ стая, щебечущая, взлетающая, или кверху пролетающая,

Проворно сюда устремившись, прежде чѣмъ всѣ исчезнутъ,

Мужъ зрѣлый, но вотъ, въ силу этихъ слезъ, малый мальчикъ опять,

Бросившись здѣсь на песокъ, лицомъ предъ

Я, пъвецъ страданій и радостей соединитель того, что здъсь, и грядущаго,

Берущій всѣ указанья, чтобы ихъ примѣнить, но быстро за нихъ убѣгающій,

Воспоминанье пою,

Помэнокъ бывшихъ дней,

Когда въ воздухѣ былъ ароматъ сирени и росла трава Пятаго мъсяца,

Вверху, на этомъ морскомъ берегу, въ терновомъ кустарникъ,

Два пернатые гостя изъ Алабамы, два вмъсть, И гнъздо ихъ, и четыре свътло-зеленыхъ яйца съ коричневыми крапинками,

И каждый день самецъ тутъ и тамъ пролеталъ все близко,

И каждый день самка сидѣла въ гнѣздѣ, безгласная, съ глазами блестящими,

И каждый день я, любопытный мальчикъ, никогда слишкомъ близко, никогда не мъщая имъ,

Осторожно смотря внимательнымъ взглядомъ, вбирая въ себя, переводя.

Сіяй! сіяй! сіяй!

Низливай теплоту свою, солнце великое!

Пока мы здёсь грёемся, мы оба вмёстё.

Оба вмѣстѣ!

Вѣтры вѣютъ на Югъ, вѣтры вѣютъ на Сѣверъ,

День бълымъ приходитъ, ночь черной приходитъ,

Дома, на рѣчкахъ, въ горахъ, не дома, Съ пѣсней все время, не помня о времени.

Пока мы оба зпъсь вмъстъ.

И вдругъ,

Быть можетъ, убита, объ этомъ товарищъ не зналъ,

Въ полдень одинъ, самка больше въ гнѣздѣ не сидъла,

И послѣ полудня она не вернулась, ни день спустя,

И никогда уже больше не появилась.

Съ той поры все лѣто въ говорѣ моря,

И ночью подъ полною круглой луной въ болѣе тихое время,

Надъ хриплымъ прибоемъ морскимъ,

Или порхая съ куста на кустъ въ терновникъ днемъ,

Я видѣлъ, я слышалъ, вромя отъ времени, одного самца осиротѣлаго,

Одинокаго гостя изъ Алабамы.

Въй! въй! въй!

Въй вътеръ моря, вдоль береговъ Поманока!

Я жду и все жду, когда ты привъешь мнъ въяньемъ подругу мою.

Да, когда звъзды блистали, Всю ночь на зубцъ въхи, иззубренной мхами, Внизу почти среди волнъ съ ихъ захлестываньемъ,

Сидълъ одинокій пъвецъ, дивно рождая слезы.

Подругу свою онъ звалъ, Онъ изливалъ значенія, которыя знаю изъ всѣхъ людей только я.

Да, братъ мой, я знаю,

Другіе того не могли бы, но я сохранилъ твою каждую ноту,

Ибо не разъ, о, не разъ, смутно скользя къ этой бухтъ,

Безмольный, избъгая сіяющихъ лунныхъ лучей, сливаясь съ тънями,

Отзывая теперь туманныя формы, отзвуки эти, звуки и всё очертанья различныя въ ихъ раздёленьяхъ,

Неутомимо бѣлыя руки въ кипѣньи буруна кидая,

Я, съ ногами босыми, ребенокъ, съ волосами, вътромъ разметанными,

Долго и долго внималъ.

Баюкай! баюкай! баюкай!

Вплоть за волной другая волна нѣжно ее баю каетъ,

И снова другая, опять набъгаеть, опять обнимаеть, и каждая тъсно къ другой.

Но меня любовь моя не баюкаеть, нѣть, не баюкаеть.

Низко нависла луна, встала она такъ поздно,

Медлитъ луна — отяжелѣла она, любовью навѣрно, любовью.

О, сумасшедшее море толкается въ сушу, еще,

Съ любовью, съ любовью.

О, ночь! не любовь ли моя, вонъ я вижу, порхаетъ и вьется въ кипъньи буруна?

Что это тамъ за черная малая точка, я вижу, тамъ въ бѣломъ?

Громко! громко! громко! Громко тебя я зову, любовь моя.

Звонко и четко я устремляю мой голосъ впередъ надъ волнами,

О, конечно должна ты узнать, кто здёсь, кто здёсь,

Ты должна знать, кто я, любовь моя.

Низко нависла луна!

Что тамъ за смутная точка въ темной твоей желтизнъ?

О, это обликъ, обликъ подруги моей! О, луна не держи ее больше, не отнимай у меня. Земля! земля! о, земля!

Куда бы я путь ни направиль, о, я думаю, ты мнѣ могла бы отдать назадъ подругу мою, если бы только ты захотѣла,

Потому что почти я увъренъ, что смутно я вижу ее, куда бъ ни взглянулъ.

О, встающія звѣзды!

Быть можеть, та, кого мнѣ такъ нужно, встанеть однажды, встанеть съ одной изъ васъ.

О, горло! Дрожащее горло! Яснъе звени черезъ воздухъ! Землю пронзай и лъса,

Гдѣ-нибудъ слушаетъ, слушаетъ, чтобы услышать тебя, та, кого мнѣ такъ нужно.

Выбрасывай пъсни!

Здёсь одинокія, пёсни ночныя!

Пѣсни любви одинокой! пѣніе смерти! Пѣсни подъ этой замедлившей желтой ущербной луной!

О, подъ этой луной, гдѣ она наклоня ется, падаетъ въ самое море!

О, безразсудныя пѣсни, звуки отчаянья! Но тише! тихонько, постой!

Я буду чуть слышно вздыхать,

И ты многошумное хриплое море, помедли минутку,

Мит кажется, гдт-то я слышаль, мит подруга моя отвтчаеть,

Такъ слабо, я буду тихонько, я буду тихонько внимать,

Но не умолкну совсѣмъ, а то она сразу не будетъ знать, куда придти ко мнъ.

Сюда, любовь моя!

Здёсь я! здёсь!

Этимъ сдержаннымъ звукомъ о себъ я тебъ возвъщаю.

Этотъ нѣжный призывъ для тебя, для тебя, любовь моя.

Пусть тебя никуда не заманять,

Вотъ это — свистъ вътра, это голосъ не мой,

Вотъ это — порханье, порханіе пѣны, Вотъ это — тѣни листвы.

О, тьма! О, напрасно!

О, я истомился въ конецъ и скорблю.

О, смутный кругъ въ небесахъ возлѣ луны, упадающій внизъ на море!

О, отраженье смущенное въ моръ!

О, горло! О, трепетное сердце!

Я пою безплодно, безплодно всю ночь, О, прошлое! О, счастливая жизнь! О пъсни восторга!

Въ воздухѣ, въ чащѣ лѣсной, на поляхъ, Любимый! любимый! любимый! любимый!

Но подруги моей больше нътъ, больше нътъ со мной.

Мы оба больше не вмѣстѣ.

Арія падаеть,

<sup>8</sup> Бальмонть

Все другое по прежнему длится, звъзды сіяють, Вътры вздыхають и въють, безпрерывно звучать, какъ клики и отклики, звуки птичьяго голоса,

Съ сердитою жалобой гнѣвная старая мать ворчить и все жалуется,

На пескахъ Помэнока, съдая, шуршитъ на прибрежьи,

Желтый обликъ луны, половинный, — возросшій, изогнутый, упадая, почти ужь касается облика моря,

Мальчикъ, объятый экстазомъ, волны играютъ ногами босыми его, волосами вѣтры играютъ.

Любовь взаперти была въ сердцѣ такъ долго, теперь наконецъ на свободѣ, безумствуетъ, вырвалась,

Значеніе пъсни, слухъ, душу, быстро являеть, Странныя слезы бъгутъ по щекамъ,

Бесѣда, втроемъ, каждый рѣчь свою держитъ, Нижній тонъ, мать древняя, дикая, плачетъ безостановочно,

Приноровляясь угрюмо къ душѣ этой дѣтской, въ шипѣньи ему повѣствуя немного изъ тайнъ потонувшихъ,

Ихъ слушаетъ онъ, начинающій бардъ.

Демонъ иль птица! (сказала душа ребенка), Вправду ли это къ подругъ своей ты поешь? или воистину это ко мнъ?

Ибо я, что мальчикомъ былъ, съ рѣчью, дремотой объятою, нынѣ услышалъ тебя,

Въ мигъ единый, теперь я узналъ, что я такое, я пробудился

И ужь тысячи звонкихъ пѣвцовъ, тысячи пѣсенъ, громче, звончѣй, чѣмъ твои, и печальнѣе,

Тысячи откликовъ, звонко щебечущихъ, къ жизни возникли во мнѣ, и вставъ, не умрутъ.

О, ты одинокій пѣвецъ, поющій самъ по себѣ, меня какъ тѣнь означающій,

Одиноко внимающій тебѣ никогда продолжать я твой голосъ не перестану,

Ужь никогда не ускользну я, и отзвуки, отсвѣты, Крики любви неутоленной никогда ужь не будутъ мнѣ чужды,

Никогда ужь меня не оставять быть тѣмъ мирнымъ ребенкомъ, какимъ я былъ передъ этимъ въ ночи,

У моря подъ желтой изгибной луной,

Въстникъ тогда пробудился, огонь, сладостный адъ внутри,

Потребность невъдомая, мой удълъ.

О, дай мнѣ ключъ! (онъ гдѣ-то таится вотъ адѣсь въ ночи),

Если столько дано мнѣ, дай мнѣ имѣть и больше.

Такъ слово! ибо я завоюю его!

Слово конечное, высшее слово изъ всѣхъ,

Утонченное, посланное — чъдо это? — вотъ, я слушаю;

Вы его шепчете, вы все время его шептали, волны морскія?

Такъ это оно съ вашихъ влажныхъ краевъ и песковъ омоченныхъ?

На это отвѣтствуя, море,

Безъ промедленій, безъ торопливости,

Мнѣ шепнуло сквозь ночь, и явственно передъ разсвѣтомъ,

Пролепетало мнѣ тихое слово, плѣнительное-

И снова смерть, смерть, смерть, смерть,

Съ мелодическимъ свистомъ, не такъ, какъ птица, и не такъ, какъ сердце мое, пробужденное сердце ребенка,

Но, придвигаясь каймой и какъ будто бы именно мнъ шелестя у ногъ моихъ,

Вползая оттуда упорно до слуха внимающаго и мягко меня всего омывая,

Смерть, смерть, смерть, смерть.

Чего не забуду я, —

Но вотъ сливаю пъсню моего смутнаго демона брата,

Которую мит онъ проптать въ лунномъ свттв на прибрежьи стромъ Помэнока,

Съ тысячью пѣсенъ отвѣтныхъ, взятыхъ мной наудачу,

Собственныхъ пъсенъ моихъ, пробужденныхъ отъ этого часа,

И съ ними ключъ, слово изъ волнъ,

Слово нъжнъйшей пъсни и всъ пъснопънья,

Это плѣнительно-сильное слово, которое, къ ногамъ моимъ подползая,

(Или какъ нѣкая старая нянька, что колыбель качаетъ, всю въ свивальникахъ нѣжныхъ, ее къ сторонѣ отклоняя),

Нашептало мн море.

### Слезы

Слезы! слезы! слезы!

Въ одиночествъ, ночью, слезы,

Что, капля за каплей, на берегъ сѣдой, текутъ, ихъ впиваетъ песокъ,

Слезы, слезы, нътъ ни звъзды, все пустынно и всюду темно,

Влажныя слезы изъ глазъ, на закутанномъ чьемъ-то лицѣ.

О, кто этотъ призракъ? тотъ духъ, въ темнотъ и въ слезахъ?

Какъ обрубокъ безформенный, онъ согнулся, сидитъ на пескъ?

И слезы, и вздохи, и муки, онъ задохся отъ криковъ безумныхъ;

О, буря, она собралась, возросла, и несется, и мчится по отлогому берегу, вдаль!

О, дикая буря ночная, зловъщая буря, съ вътрами — въ ней отчаянье, въ ней изверженье!

О, тѣнь, какъ степенна она, какъ пристойна при свътъ дневномъ, съ спокойнымъ лицомъ и съ размъреннымъ шагомъ,

Но прочь уходящая ночью, поспъшно, не видитъ никто, —

Тогда разрѣшенъ океанъ Слезъ! слезъ! слезъ! слезъ!

# Прощай, моя Мечта

Прощай, моя Мечта!
Подруга милая, умершая любовь!
Я ухожу, куда — не знаю.
Не знаю что въ пути я встръчу,
И встрътимся ль когда съ тобою снова,
Итакъ, прощай, моя Мечта!
Теперь въ послъдній разъ — на мигъ дай
оглянуться;

Слабъе тиканье часовъ внутри меня, Слабъе, тише, Конецъ, исходъ, и нисхожденье ночи, И скоро сердце остановится совсъмъ. Мы долго жили, радовались вмъстъ. — Плънительно! — ласкали мы другъ друга, Пришелъ разлуки часъ — прощай, моя Мечта! Но не давай мнъ слишкомъ быть поспъшнымъ. Воистину мы долго жили, спали, Переливались, и совсъмъ смъшались Въ одно; Такъ если мы умремъ, умремъ мы вмъстъ,

Такъ если мы умремъ, умремъ мы вмъстъ, (Да, мы останемся какъ нъчто, что одно), Коль мы куда-нибудь пойдемъ, Пойдемъ мы вмъстъ, чтобы встрътить,

случится,

Быть можетъ, лучше будемъ мы и веселъе, Научимся чему-нибудь,

Быть можсть, это ты теперь меня Ведешь (Кто знаеть?) къ пъснямъ настоящимъ, Быть можеть, это ты теперь Вращаешь смертный узелъ, разръшаешь, — Итакъ, въ послъдній разъ, . Прощай же — и привътъ тебъ сердечный, Моя Мечта!

### Слезы

О, слезы, слезы, что въ васъ, я не знаю, Изъ глубины какой-то высшей боли Вы къ сердцу подступаете, къ глазамъ, Глядящимъ на желтъющія нивы, На призракъ дней, которыхъ больше нътъ.

Вы свѣжи, словно первый лучъ, что глянулъ На кораблѣ, любимыхъ намъ вернувшемъ, Вы грустны, какъ послѣдній лучъ, вдали, На кораблѣ, увлекшемъ наше счастье, Такъ грустны дни, которыхъ больше нѣтъ.

О, странно-грустны, какъ въ разсвѣтѣ лѣтнемъ Крикъ сонныхъ птицъ, сквозь сонъ поющихъ пѣсню

Для гаснущаго слуха, въ часъ, когда Горитъ окно для гаснущаго взора, Такъ странны дни, которыхъ больше нътъ.

Желанные, какъ сладость поц'влуевъ, Какъ сладость ласкъ, что мыслимъ мы съ тоскою На чуждыхъ намъ устахъ, — и какъ любовь, Какъ первая любовь, безумны, страстны, Смерть въ жизни, дни, которыхъ больше нътъ.

# Кракенъ

Внизу, подъ громомъ верхней глубины, Тамъ, далеко, подъ пропастями моря, Издревле, чуждымъ сновъ, безбурнымъ сномъ Спить Кракенъ: Еле зримыя сіянья Скользять вкругь теневыхь его боковь: Надъ нимъ растуть огромнъйшія губки Тысячелътней грозной вышины: И далеко кругомъ, въ мерцаныи тускломъ, Изъ гротовъ изумительныхъ, изъ тьмы Разбросанныхъ повсюду тайныхъ келій Чудовища-полипы, безъ числа, Гигантскими руками навѣваютъ Зеленый цвътъ дремотствующихъ водъ. Тамъ онъ въка покоился, и будетъ Онъ тамъ лежать, питаяся во снѣ Громадными червями океана, Пока огонь последній бездны моря Не раскалить дыханьемъ, и тогда, Чтобъ человъкъ и ангелы однажды Увидѣли его, онъ съ громкимъ воплемъ Всплыветь, и на поверхности умреть.

# Странствія Мальдуна

1

Я былъ предводителемъ рода — онъ убилъ моего отца,

Я созвалъ товарищей върныхъ — и поклялся мстить до конца,

И каждый царемъ былъ по виду, и былъ благороденъ и смълъ,

И древностью рода гордился, и пѣсни геройскія пѣлъ,

И въ битвѣ безтрепетно бился, на бѣды взирая свѣтло,

И каждый скоръе бы умеръ, чъмъ сдълалъ комунибудь вло.

Онъ жилъ на островъ дальнемъ, и въ моръ мы чуяли слъдъ: —

Убилъ онъ отца моего, передъ тѣмъ нанъ увидѣлъ я свѣтъ.

 $^{2}$ 

И мы увидали тоть островъ, и онъ у прибоя стоялъ.

Но съ вихремъ въ безбрежное море насъ валъ разъяренный умчалъ.

Мы приплыли на Островъ Молчанья, гдѣ былъ берегъ и тихъ, и высокъ,

Гдъ прибой океана безмолвно упадалъ на безмолвный песокъ,

Гдѣ беззвучно ключи золотились, и съ угрюмыхъ скалистыхъ громадъ

Какъ застывшій въ порывѣ широкомъ, изливался нѣмой водопадъ.

И, нетронуты бурей, виднълись кипарисовъ недвижныхъ черты,

И сосна отъ скалы устремлялась, уходя за предълъ высоты,

И высоко на небѣ, высоко, позабывши о пѣснѣ своей,

Замечтавшійся жавронокъ рѣялъ межь лазурныхъбездонныхъзыбей,

И собака не смѣла залаять, и медлительный быкъ не мычалъ,

И пѣтухъ повторительнымъ крикомъ зарожденье вари не встрѣчалъ,

И мы все обошли, и ни вздоха отъ земли не умчалося въ твердь,

И все было, какъ жизнь, лучезарно, и все было спокойно, какъ смерть.

И мы прокляли Островъ прекрасный, и мы прокляли свѣтлую тишь:—

Мы кричали, но намъ показалось — то кричала летучая мышь,

Такъ былъ тонокъ нашъ голосъ безсильный, такъ былъ слабъ нашъ обманчивый зовъ,

И бойцы, что властительнымъ крикомъ поднимали дружины бойцовъ,

Заставляя на тысячи копій устремляться, о смерти забывъ,

И они, и они онъмъли, позабыли могучій призывъ,

И, проникшись взаимной враждою, другъ на друга не смѣли взглянуть.

Мы покинули Островъ Молчанья, и направили дальше свой путь.

#### 4

Мы приблизились къ Острову Криковъ, мы вступили на землю, и вмигъ Человъческимъ голосомъ птицы надъ утесами подняли крикъ.

Каждый чась лишь по разу кричали, и какь только раскать замолкаль, Умирали колосыя на нивахи кака поистой.

Умирали колосья на нивахъ, какъ подстръленный, быкъ упадалъ,

Бездыханными падали люди, на стадахъ выступала чума,

И въ очагъ опускалася крыша, и въ огнъ исчезали дома.

И въ сердцахъ у бойцовъ эти крики отозвались, зажглись, какъ огни,

И протяжно они закричали, и пустилися въ схватку они,

Но я рознять бойцовь ослѣпленныхъ, устремлявшихся грудью на грудь,

И мы птицамъ оставили трупы, и направили дальше свой путь.

5

Мы приплыли на Островъ Цвѣтовъ, ихъ дыханьемъ дышала волна, амъ всегда благовонное Л'єто, и всегда молодая Весна.

Помоносъ голубѣлъ на утесахъ, страстоцвѣтъ заплетался въ вѣнокъ,

Миріадами вънчиковъ нъжныхъ и мерцалъ, и звъздился выонокъ.

Вмъсто снъга покровы изъ лилій покрывали покатости горъ,

Вмъсто глетчеровъ глыбы изъ лилій уходили въ багряный просторъ,

Между огненныхъ маковъ, тюльпановъ, милліоновъ пурпурныхъ цвѣтовъ,

Между терна и розъ, возникавшихъ изъ кустовъ безъ шиповъ и листовъ.

И уклонъ искрометныхъ утесовъ, какъ потокъ драгоцѣнныхъ камней, .

Протянувшись отъ моря до неба, весь игралъ переливомъ огней,

Мы блуждали по мысамъ шафрана, и смотрѣли, какъ островъ блестить,

Возлежали на ложахъ изъ лилій, и гласили, что Финнъ побъдитъ.

И засыпаны были мы пылью, золотистою пылью цвътовъ.

И томились мы жгучею жаждой, и напрасно искали плоповъ.

Все цвѣты и цвѣты за цвѣтами, все блистаютъ цвѣты пеленой,

И мы прокляли Островъ цвѣтущій, какъ мы прокляли островъ нѣмой.

И мы рвали цвѣты, и топтали, и не въ силахъ мы были вздохнуть,

И оставили голыя скалы, и направили дальше свой путь.

6

Мы приплыли на Островъ Плодовъ, и плоды золотились, горя,

Безконечные сочные гроздья отливались огнемъ янтаря,

Точно солнце, желтълася дыня на разсыпчатомъ красномъ пескъ,

И съ отлогаго берега смоква поднималась, блестя вдалекъ,

И гора, какъ престолъ, возносилась, и роняла оттънки въ заливъ,

Отъ мерцанія грушъ золотистыхъ, отъ сверканія рдѣющихъ сливъ,

И лоза вкругъ лозы извивалась, вызрѣвающихъ ягодъ полна,

Но въ плодахъ ароматныхъ скрывалась ядовитая радость вина.

И вершина утеса, изъ яблокъ, величайшихъ изъ всъхъ на землъ,

Разросталась безъ листьевъ зеленыхъ, и тонула въ сверкающей мглъ,

И краснълась нъжнъй, чъмъ здоровье, и румянилась ярче стыда,

И Заря багрянецъ лучезарный не могла превойти никогда.

Мы три дня упивались плодами, и безумье нахлынуло сномъ,

И друзья за мечи ухватились, и рубились въ безумьи слъпомъ,

Но плоды я вкушалъ осторожно, и, чтобъ разумъ ослъпшимъ вернуть,

Я сказалъ имъ о мести забытой, — мы направили дальше свой путь.

7

Мы приплыли на Островъ Огня, онъ манилъ насъ, блистая въ водѣ,

Онъ вздымался на цѣлую милю, устремляясь къ Полярной звѣздѣ.

И едва на ногахъ мы стояли, созерцая огонь голубой,

Потому что весь островъ качался, какъ объятый предсмертной борьбой,

И безумны мы были отъ яда золотыхъ ядовитыхъ плодовъ,

И, боясь, что мы бросимся въ пламя, натянули мы съть парусовъ,

И уплыли скоръе подальше, и сокрылась отъ взоровъ земля,

Мы увидёли островъ подводный, подъ водою — свётлёй хрусталя,

И глядѣли мы внизъ, и дивились, что за Рай тамъ блаженный блисталъ,

Тамъ стояли старинныя башни, тамъ вздымался безмолвный порталъ

Безмятежныхъ дворцовъ, — какъ видънья, какъ поля невозбраннаго сна.

И для сердца была такъ призывна голубая, какъ твердь, глубина,

Что изъ лучшихъ воителей трое поспъшили скоръй утонуть, —

Глубь задернулась быстрою зыбью, мы направили дальше свой путь.

8

Мы прибыли на Островъ Щедротъ, небеса были низки надъ нимъ,

И съ разсвътомъ лучистыя длани облака раздвигали, какъ дымъ,

И для каждаго падала пища, чтобъ онъ могъ не работать весь день,

До того, какъ на Западѣ встанетъ золотая вечерняя тѣнь.

Еще не былъ нашъ духъ безпокойный такъ плънительно-ласковъ и тихъ,

И мы пѣли о Финнѣ могучемъ, и о древности предковъ своихъ.

Мы сидѣли, покоясь и нѣжась, у истока пѣвучихъ ключей,

И мы пѣли звучнѣе, чѣмъ барды, о судьбѣ легендарныхъ царей.

Но потомъ утомились мы нѣгой, и вздыхали, и стали роптать,

И мы прокляли Островъ Блаженный, гдѣ могли безъ помѣхи мечтать,

И мы прокляли Островъ Зеленый, потому что онъ нашъ былъ вездѣ,

Потому что врага не могли мы — не могли отыскать мы нигдъ.

И мы въ шутку швыряли каменья, мы какъбудто играли въ шары,

Мы играть захотѣли въ сраженье, захотѣли опасной игры,

Потому что кипучія страсти намъ томили мятежную грудь,

И, насытившись дикой рѣзнею, мы направили дальше свой путь.

9

Мы приплыли на Островъ Колдуній, и пѣвучій услышали зовъ — «О, придите, придите!» прозвучало надъ зыбыю валовъ,

И огнистыя тѣни дрожали, отъ небесъ упадая къ землѣ,

И нагая, какъ небо, колдунья возставала на каждой скалъ,

И толпы ихъ бълъли на взморьъ, словно чайки надъ пъной валовъ,

И толпы ихъ рѣзвились, плясали на обломкахъ погибшихъ судовъ,

И толпы ихъ бросалися въ волны освѣжить бѣлоснѣжную грудь,

Но я зналъ, въ чемъ опасность, и дальше поскоръй мы направили путь.

#### 10

И въ недоброе время достигли мы до Острова Башенъ Двойныхъ,

Изъ камней полированныхъ башня, и предъ ней изъ цвѣтовъ вырѣзныхъ,

Возносилися объ высоко, но дрожали пещеры внизу,

Ударялися башни, звенѣли, и гремѣли, какъ небо въ грозу,

И гудъли призывнымъ набатомъ, точно яростный возгласъ громовъ,

И раскаты проникли до сердца разгорѣвшихся гнѣвомъ бойцовъ,

И за башню камней разноцвътныхъ, и за башню цвътовъ выръзныхъ

Межь бойцами рѣзня раразилась, — и на Островѣ Башенъ Двойныхъ

Вплоть до вечера буря Господня лишь смолкала затъмъ, чтобъ сверкнуть,

<sup>9</sup> Бальмонть

И оставивши много убитыхъ, мы направили дальше свой путь.

### 11

Мы приплыли на Островъ Святого, что когда-то съ Брэнданомъ уплылъ,

Онъ на островъ жилъ неотлучно, и ужь старцемъсвятителемъ былъ.

Еле слышенъ былъ голосъ святого, словно голосъ далекихъ міровъ,

И къ ногамъ борода упадала бѣлизною нагорныхъ снѣговъ.

Онъ сказалъ мнѣ: «Ты злое задумалъ. О, Мальдунъ, ты живешь какъ во снѣ,

Ты забыль, что сказаль намь Всевышній, — Онь сказаль намь: «Отмщеніе — Мнѣ».

Умерщвленъ былъ твой прадъдъ, отмщенъ былъ, и за кровь пролита была кровь,

И убійство смѣнялось убійствомъ, и убійство свершалося вновь.

О, доколѣ все это продлится? Нѣтъ конца помышленіямъ злымъ.

Возвращайся же къ острову Финна, пусть Былое пребудетъ Былымъ».

И края бороды бѣлоснѣжной мы лобзали, вздохнувъ отъ борьбы,

Мы молились, услыша, какъ старецъ возсылалъ предъ Всевышнимъ мольбы,

И смирилъ насъ преклонный Святитель, и главу опустилъ онъ на грудь,

Мы печально корабль снарядили, и направили дальше свой путь.

#### 12

И мы вновь увидали тотъ Островъ, и убійца на взморьть стоялъ,

Но мы мимо проплыли безмолвно, хоть на островъ насъ валъ увлекалъ.

О, усталъ я, усталъ отъ скитаній, отъ волненій, борьбы, и грѣховъ,

И приблизился къ Острову Финна только съ горстью угрюмыхъ бойцовъ.

# Вкушающіе лотосъ

«Смѣлѣй!» воскликнулъ онъ. «Вонъ тамъ, въ туманной дали,

«Причалимъ мы къ землѣ». Чуть пѣнилась вода. И въ сумерки они къ чужой странѣ пристали, Гдѣ сумеречный часъ какъ будто былъ всегда. Въ тревожно-чуткихъ снахъ дышала гладь морская.

Вздымался кругъ луны надъ сумракомъ долинъ. И точно блъдный дымъ, потокъ, съ высотъ сбъгая,

Какъ-будто замедлялъ свой путь, изнемогая, И падалъ по скаламъ, и медлилъ межь тъснинъ.

O, тихій край ручьевъ! Какъ блѣдный дымъ, иные

Скользили медленно по зелени луговъ, Иные падали сквозь тѣни кружевныя, Роняя дремлющій и пѣнистый покровъ. Огнистая рѣка струила волны въ море Изъ глубины страны; а между облаковъ, Три мертвыя горы, въ серебряномъ уборѣ, Хранили слѣдъ зари, и сосны на просторѣ Видѣньями росли, среди нѣмыхъ снѣговъ.

На Западъ Закатъ, навъкъ завороженный, Горя, не погасалъ; и сквозь провалы горъ

Виднѣлась глубь страны, песками окаймленной, Лѣса изъ пышныхъ пальмъ сплеталися въ узоръ, Долины и луга, въ сверканьи блѣдной влаги, Страна, гдѣ перемѣнъ какъ-будто нѣтъ и нѣтъ. И, блѣднолицые, какъ тѣни древней саги, Толпой у корабля сошлися Лотофаги, Въ ихъ взорахъ трепеталъ вечерній скорбный свѣтъ.

Душистые плоды волшебнаго растенья Они давали всѣмъ, какъ призраки глядя, И каждый, кто вкушалъ, внималъ во мглѣ забвенья,

Какъ ропотъ волнъ стихалъ, далеко уходя; Сердца, въ сознаньи всѣхъ, какъ струны трепетали,

И, если кто изъ насъ другъ съ другомъ говорилъ, Невнятныя слова для слуха пропадали, Какъ-будто чуть звеня во мглѣ безбрежной дали, Какъ-будто приходя изъ сумрака могилъ.

И каждый, хоть не спалъ, но былъ въ дремотъ странной,

Межь солнцемъ и луной, на взморьѣ, у зыбей, И каждый видѣлъ сонъ о Родинѣ туманной, О дѣтяхъ, о женѣ, любви, — но все скучнѣй Казался видъ весла, все большей тьмой объята Казалась пѣна волнъ, впивающая свѣтъ, И вотъ одинъ сказалъ: «Намъ больше нѣтъ возврата!»

И вдругъ запѣли всѣ: «Скитались мы когда-то. Нашъ край родной далекъ! Для насъ возврата нѣтъ!»

Есть музыка, чей вздохъ нѣжнѣе упадаеть, Чѣмъ лепестки отцвѣтшихъ розъ,

Нѣжнѣе, чѣмъ роса, когда она блистаетъ. Роняя слезы на утесъ;

Нѣжнѣй, чѣмъ падаетъ на землю свѣтъ зарницы, Когда за моремъ спитъ гроза,

Нѣжнѣй, чѣмъ падаютъ усталыя рѣсницы На утомленные глаза;

Есть музыка, чей вздохъ какъ сладкая дремота, Что сходить съ неба въ тихій часъ,

Есть мшистая постель, гдъ кръпко спить забота И гдѣ никто не будитъ насъ;

Тамъдышетъ гладърфки въсогрфтомъ полумракф, Цвъты баюкаетъ волна,

И съ выступовъ глядя, къ землъ склонились маки, Въ объятьяхъ нъжащаго сна.

Зачемъ душа болитъ, чужда отдохновенья, Неразлучимая съ тоской,

Межь тъмъ какъ пля всего нисходитъ мигъ забвенья,

Всему даруется покой? Зачёмъ одни лишь мы въ пучине горя тонемъ, Одни лишь мы, вѣнецъ всего,

Изъ тьмы идя во тьму, зачѣмъ такъ скорбно стонемъ,

Въ терзаньи сердца своего? И въчно и всегда трепещутъ наши крылья, И нътъ скитаніямъ конца, И духъ цѣлебныхъ сновъ не сгонитъ тѣнь

усилья

Съ печально-блѣднаго лица?
И чужды намъ слова чуть слышнаго завѣта: —
«Въ одномъ покоѣ торжество».
Зачѣмъ же только мы томимся безъ привѣта,

3

Вонъ тамъ, въ глуши лѣсной, на вѣтку вѣтеръ дышетъ,

Изъ почки вышелъ нѣжный листъ, И вѣтеръ, проносясь, едва его колышетъ, И онъ прозраченъ и душистъ.

Одни лишь мы, вънецъ всего?

Подъ солнцемъ онъ горитъ игрою позолоты, Росой мерцаетъ подъ луной,

Желтѣетъ, падаетъ, не вѣдая заботы, И спитъ, объятый тишиной.

Вонъ тамъ, согрътъ огнемъ любви, тепла и свъта,

Ростетъ медовый сочный плодъ, Созрѣетъ, и съ концомъ зиждительнаго лѣта На землю мирно упадетъ.

Всему есть мъра дней; взлелъянный весною, Цвътокъ не въдаеть труда,

Онъ вянетъ, онъ цвътетъ, съ землей своей родною Не разлучаясь никогда.

4

Враждебенъ небосводъ, холодный, темносиній, Надъ темносинею волной,

И смерть предълъ всего, и мы идемъ пустыней. Живя тревогою земной.

Что можетъ длиться здъсь? Едва пройдетъ мгновенье.

Умолкнуть бледныя уста.

Оставьте насъ однихъ въ тиши отдохновенья, Земля для насъ навъкъ пуста.

Мы лишены всего. — Намъ ничего не надо. Все тонетъ въ сумрачномъ Быломъ.

Оставьте насъ однихъ. Какая намъ отрада — Вести борьбу съ упорнымъ зломъ?

Что нужды восходить, въ стремленьи безконечномъ.

По восходящей въ высь волнъ? Все дышеть, чтобъ имъть удълъ въ покоъ въчномъ.

Все умираетъ въ тишинѣ.

Все падаетъ, мелькнувъ, какъ тѣнь мечты безсильной,

Какъ чуть плеснувшая волна. О, дайте намъ покой, хоть черный, хоть могильный,

О, дайте смерти или сна.

5

Глаза полузакрывъ, какъ сладко слушать шо-

Едва звенящаго ручья, И въ въчномъ полуснъ внимать невнятный ропотъ

Изжитой сказки бытія.

И грезить, и дремать, и грезить въ нъгъ сонной, Какъ тотъ янтарный мягкій свътъ,

Что медлить въ высотѣ надъ миррой благовонной Какъ-будто много-много лѣтъ.

Отдавшись ласковой и сладостной печали, Вкушая Лотосъ день за днемъ, Слъдить, какъ ластится волна въ лазурной дали, Курчавясь пъной и огнемъ.

И видъть въ памяти утраченныя лица, Какъ сонъ, какъ образъ неживой,

Навѣкъ поблекшія, какъ стертая гробница, Полузаросшая травой.

6

Намъ память дорога о нашей брачной жизни, О нъжной ласкъ нашихъ женъ:

Но все мѣняется, и нашъ очагъ въ отчизнѣ Холоднымъ прахомъ занесенъ.

Тамъ есть наслъдники; и наши взоры странны; Мы потревожили бы всъхъ,

Какъ привидѣнія, мы не были бъ желанны Среди пировъ, гдѣ дышетъ смѣхъ.

Быть можеть, мы едва живемь въ мечтъ народа, И вся Троянская война,

Всѣ громкія дѣла теперь лишь гимнъ рапсода, Временъ ушедшихъ старина.

Тамъ смута, можетъ быть; но, если безразсудно Забылъ народъ завътъ въковъ,

Пусть будеть то, что есть: Умилостивить трудно Всегда взыскательныхъ боговъ.

Другая смута есть, что хуже смерти черной, — Тоска предъ новою борьбой;

До старости сѣдой — борьбу и трудъ упорный Вездѣ встрѣчать передъ собой, —

Мученіе для тѣхъ, въ чьихъ помыслахъ туманно, Кто видѣлъ вѣчную бѣду,

Чей взоръ полуослѣпъ, взирая неустанно На путеводную звѣзду.

7

Но здъсь, гдъ амарантъ и моли пышнымъ цвътомъ

Везд'в раскинулись кругомъ, Гд'в дышутъ небеса лазурью и прив'втомъ И в'вютъ легкимъ в'втеркомъ,

Гдѣ искристый потокъ напѣвомъ колыбельнымъ Звенитъ, съ пурпурныхъ горъ скользя,

Какъ сладко здъсь вкушать въ покоъ безпредъльномъ

Восторгъ, что выразить нельзя. Какъ нѣжны голоса, зовущіе оттуда, Гдѣ шлетъ скала привѣтъ скалѣ,

Какъ нѣженъ цвѣтъ воды съ окраской изумруда, Какъ мягко льнетъ акантъ къ землѣ,

Какъ сладко здѣсь дремать, покоясь подъ сосною,

И видъть, какъ просторъ морей Уходитъ безъ конца широкой пеленою, Играя свътомъ янтарей.

8

Здѣсь Лотосъ чуть дрожитъ при каждомъ поворотѣ,

Здёсь Лотосъ блещетъ межь камней, И вътеръ цълый день, въ плънительной дремотъ, Поетъ нъжнъй и все нъжнъй.

И впадины пещеръ, и сонныя долины Нокрыты пылью золотой.

О, долго плыли мы, и волны-исполины Грозили каждый мигь бѣдой, —

Мы въдали труды, опасности, измъну, Когда средь стонущихъ громадъ Чудовища морей выбрасывали пѣну, Какъ многошумий водопадъ.

Клянемтесь же, прузья, изгнавъ изъ цушъ тревоги,

Пребыть въ прозрачной полумглѣ,

Покоясь на холмахъ, безстрастные, какъ боги, Безъ темной думы о землъ.

Тамъ гив-то далеко подъ ними свищутъ стрвлы. Предъ ними нектаръ золотой,

Вкругъ нихъ вездъ горять лучистые предълы, И тучки рдъютъ чередой.

Съ высотъ они глядятъ и видять возмущенье, Толпу въ мучительной борьбъ,

Пожары городовъ, чуму, землетрясенье, И руки, сжатыя въ мольбъ.

Но въ пъснъ горестной имъ слышенъ строй напѣва

Иной, что горести лишенъ,

Какъ сказка, полная рыданія и гивва, Но только сказка, только сонъ.

Людьми воспътые, они съ высотъ взирають, Какъ люди быются на землъ.

Какъ жатву скудную сь полей они сбирають И послів тонуть въ смертной мглів.

Иные, говорять, для горечи безсм'ыной Нисходять въ грозный черный адъ,

Иные держать путь въ Элизіумъ блаженный И тамъ на златоокахъ спятъ.

О, лучше, лучше спать, чёмъ плыть во тьмё безбрежной,

И снова плыть для новыхъ бълъ.

Покойтесь же, прузья, въ отрадъ безмятежной, Предъ нами странствій больше н'ътъ.

# Волшебница Шалотъ

Часть 1-ая

По обѣ стороны рѣки Во ржи синѣютъ васильки, Поля безбрежно-далеки,

Ведуть въ зубчатый Камелотъ. Мелькаетъ тѣнь и тамъ, и тутъ, И вдаль прохожіе идутъ, Глядя, какъ лилін цвѣтутъ Вкругъ острова Шалотъ.

Осина тонкая дрожить, И вътеръ волны сторожить, Ръка отъ острова бъжить,

Идя по склону въ Камелотъ. Четыре сърыя стъны, И башни, память старины, Вздымаясь, видятъ съ вышины Волшебницу Шалотъ.

Сѣдѣютъ ивы надъ водой, Проходятъ баржи чередой, Челнокъ, тропою золотой,

Скользя, промчится въ Камелотъ. Но съ къмъ бесъдуетъ она? Быть можетъ, грезитъ у окна? Быть можетъ, знаетъ вся страна Волшебницу Шалотъ?

Одни жнецы, съ разсвѣтомъ дня, На полѣ желтомъ ячменя, Внимаютъ пѣснѣ, что, звеня, Съ рѣкой уходитъ въ Камелотъ; И жнецъ усталый, при лунѣ, Снопы вздымая къ вышинѣ, Тихонько шепчетъ, какъ во снѣ: — «Волшебница Шалотъ!»

#### Часть 2-ая

Предъ нею ткань горить, сквозя, Она прядеть, рукой скользя, Остановиться ей пельзя, Чтобъ глянуть внизъ на Камелотъ. Проклятье ждеть ее тогда, Грозить безвъстная бъда, И воть она прядеть всегда, Волшебница Шалотъ.

Лишь впдить въ зеркало она Видѣнья міра, тѣни сна, Всегда живая пелена Уходитъ быстро въ Камелотъ. Свѣтло-вспѣненная рѣка, И темный образъ мужика, И цвѣтъ мелькнувшаго платка Проходятъ предъ Шалотъ.

И каждый мигъ живетъ тропа, Смъется дъвушекъ толпа, И осликъ сельскаго попа Бредетъ въ зубчатый Камелотъ. Порой, въ зеркальной глубинѣ, Проскачетъ рыцарь на конѣ, Ее не видитъ онъ во снѣ, Волшебницу Шалотъ.

Но все ростетъ узоръ нѣмой, И часто, въ тихій часъ ночной, За колесницей гробовой

Толпа тянулась въ Камелотъ. Когда же, лунныхъ сновъ полна, Чета влюбленныхъ шла, нѣжна, «О, я отъ призраковъ — больна!» Печалилась Шалотъ.

#### Часть 3-ая

На выстрѣлъ лука, въ сторонѣ, Зардѣлись латы, какъ въ огнѣ, Скакалъ въ доспѣхахъ, на конѣ,

Безстрашный рыцарь Ланчелотъ. Служилъ онъ дамѣ-красотѣ, Чье имя было на щитѣ, Горѣвшемъ пышно, какъ въ мечтѣ, Впали-вблизи Шалотъ.

Свободно бились повода, Алмазъ горѣлъ въ нихъ, какъ звѣзда, Играла звонкая узда,

Пока онъ ѣхалъ въ Камелотъ.
Блистала свѣтлая броня,
Могучій рогъ висѣлъ, звеня,
И бился по бокамъ коня,
Вдали-вблизи Шалотъ.

Съ̀дло въ огняхъ изъ серебра, Герба лучистая игра, И шлемъ, и яркій цвѣтъ пера,

Весь блескъ уходить въ Камелоть. Такъ бородатый метеоръ Во тьмѣ ночей плететъ узоръ, Какъ въ этотъ мигъ сверкалъ просторъ Предъ стихнувшей Шалстъ.

Какъ пышенъ былъ потокъ лучей. Копыта били все звончѣй, Свѣтились кудри горячѣй,

Пока онъ ѣхалъ въ Камелотъ. Внимала пѣснѣ гладь рѣки, Осинъ и блѣдныхъ ивъ листки, Внимали пѣснѣ васильки,

Пълъ рыцарь Ланчелотъ.

Забытъ станокъ, забытъ узоръ, Въ окно увидѣлъ жадный взоръ Купавы, шлемъ, коня, просторъ,

Вдали зубчатый Камслотъ. Порвалась ткань съ игрой огня, Разбилось зеркало, звеня, «Бъда! Проклятье ждетъ меня!» Воскликнула Шалотъ.

Часть 4-ая

Блѣднѣли желтые лѣса, Въ рѣкѣ рыдали голоса, Закрыла буря небеса,

Летя съ востока въ Камелотъ. Она сошла, какъ въ забытьи, И начертала у струи На свътломъ выступъ ладыи: — Волшебница Шалотъ.

Шумя, туманилась волна, И, какъ провидецъ, въ блескъ сна, Взирала пристально она,

Глядя на дальній Камелоть. И день померкнуль вдалекв, Она лежала въ челнокв, И волны мчали по ръкв Волшебницу Шалоть.

Мерцало платье бѣлизной, Какъ хлонья снѣга подъ луной, Она плыла во тьмѣ ночной,

И уплывала въ Камелотъ. И пѣсню слышала волна, И пѣсня та была грустна, Въ послѣдній пѣла разъ она, Волшебница Шалотъ.

И смолкъ напѣвъ ея скорбей, И вотъ ужь кровь остыла въ ней, И вотъ затмился взоръ очей,

Глядя на сонный Камелоть. И прежде чёмъ ладья, свётла, До дома перваго дошла, Со звукомъ пёсни умерла Волшебница Шалоть.

Въ виду альтановъ и садовъ, И древнихъ башенъ и домовъ, Она, какъ тѣнь, у береговъ, Плыла безмолвно въ Камелотъ. И вотъ кругомъ, вблизи, вдали, Толпами граждане пришли, И на ладъв они прочли — Волщебница Шалотъ.

Въ дворцѣ веселый смѣхъ погасъ, «О, Господи, помилуй насъ!» Молились всѣ, грѣха страшась,

И только рыцарь Ланчелоть, Подумавь, молвиль, не спѣша: — «Лицомь какь ангель хороша, «Да успоконтся душа «Волщебницы Шалоть!»

## Границы человъчества

Когда престарълый Святой нашъ Отецъ Рукою небрежной Изъ тучи грохочущей Съетъ на землю Палящія молніи, Къ послъднему краю Одеждъ улетающихъ Я льну, ихъ лобзаю, Съ младенческимъ трепетомъ Въ върной груди.

Ибо съ богами
Не долженъ равняться
Никто изъ людей.
Когда жь дерзновенный
До неба воспрянетъ,
Головою коснется
Отдаленнѣйшихъ звѣздъ,
Не найдетъ онъ опоры
Для невѣрной стопы,
И начнетъ колебаться,
И тучи съ вѣтрами
Имъ будутъ играть.

Если жь стоитъ онъ Стопою упорной, Какъ на прочной твердынѣ, На могучей землѣ, Въ стремленіи къ небу Онъ только сравнится Съ виноградной лозою Или съ дубомъ нѣмымъ.

Что отличаеть Людей отъ боговъ? Предъ богами проходять Многократныя волны, Безконечный потокъ: — Насъ волна поднимаеть, Насъ волна поглощаеть, И мы тонемъ въ волнъ.

Узкою цѣпью Вкругъ нашей жизни Вьется кольцо. Поколѣнья приходятъ, Поколѣнья уходятъ, Постепенно сплетаясь Безконечною цѣпью По кольцу Бытія.

# Прометей

Отрывокъ

Закрой, Зевесъ, парами облаковъ Твое разгнъванное небо, И забавляйся, какъ мальчишка, Сбивающій головки у волчцовъ, Громи дубы и горныя вершины, Моя земля Останется за мною, И хижина, что создалъ я, не ты, И мой очагъ, Чей жгучій пламень Въ тебъ трєвожитъ зависть.

Не знаю я подъ солнцемъ ничего
Ничтожнъй васъ, боговъ!
Дыханіемъ молитвъ
И данью жертвъ
Свое величіе питаете вы скудно,
И умерли бы вы,
Когда бы нищіе и дъти
Въ себъ не тъшили безсмысленныхъ надеждъ.

Когда я былъ ребенкомъ, Когда кругомъ не видѣлъ ясно ничего, Тогда въ безсиліи блуждающіе взоры Я къ солнцу устремлялъ, Какъ-будто тамъ вверху Былъ чей-то слухъ, чтобъ внять моимъ мольбамъ, И чье-то сердце, какъ мое, Дышало жалостью, тоскуя съ огорченнымъ.

Кто миѣ помогъ
Въ борьбѣ съ надменностью титановъ?
Кто спасъ меня отъ смерти,
Спасъ отъ рабства?
Не ты-ли все само свершило,
Священнымъ пламенемъ пылающее сердце?
И благодарностью напрасной
Не ты-ли, юное, горѣло
Тому, кто дремлетъ въ небесахъ?

Мнѣ чтить тебя? За что? Усладиль-ли ты скорби Утомленнаго? Осушиль-ли ты слезы Огорченнаго?

И развѣ меня Не создало мужемъ Всесильное время И Судьба довременная, Мои и твои повелители?

Не мнилъ ли ты, что я Возненавижу жизнь, Бъгу въ пустыни, Увидя, что не всъ исполнились надежды, Не всъ мечты цвътами расцвъли? Я здѣсь сижу, Творю людей, Подобныхъ мнѣ, Я здѣсь творю иное поколѣнье, Что будетъ плакать, и томиться, И ликовать, и бурно наслаждаться, И презирать тебя, Какъ я! \* \*

Утромъ, вставъ, я вопрошаю: — Встрѣчу ль ту, что мнѣ мила? Грустнымъ вечеромъ вздыхаю: — И сегодня не пришла.

Ночью долго, истомленный, Я тоскую и не сплю, Днемъ влюбленный, полусонный, Все мечтаю, все люблю.

\* \*

Въ волшебно-свѣтлый мѣсяцъ май Всѣ почки распускались, И въ нѣжномъ сердцѣ у меня Мечты любви рождались.

Въ волщебно-свътлый мъсяцъ май, Когда всъ птицы пъли, Я ей сказалъ, что я ее Люблю на самомъ дълъ. Изъ моихъ скорбей великихъ Пъсни малыя сотку я, Вотъ они на звонкихъ крыльяхъ Въ сердце къ ней летятъ, ликуя.

Полетѣли, прилетѣли, Возвратились, и скорбять, Были въ сердцѣ, — что́ тамъ въ сердцѣ, Разсказать мнѣ не хотять. Твои бѣлые лиліи-пальцы
Я хотѣлъ бы опять цѣловать,
И къ груди моей нѣжно прижать ихъ,
И тихонько, беззвучно рыдать.

Твои ясные глазки-фіалки
Предо мною и ночью и днемъ,
И томлюсь я: Какая загадка
Въ этомъ ласковомъ снъ голубомъ?

Когда разлучаются двое, Жмутъ руки, съ печалью лица, И плакать они начипаютъ, Вздыхаютъ они безъ конца.

Не плакали мы, не вздыхали, Когда разставаться пришлось, Но послъ, о, послъ, какъ много Узнали мы вздоховъ и слезъ. \* \*

На дальнемъ горизонтъ, Какъ дымно-свътлый ликъ, Въ заръ вечерней, городъ Межь башнями возникъ.

Курчавить вѣтеръ влажный Сѣдой воды стекло, Съ размѣрностью печальной, Впередъ, гребетъ весло.

Еще горить мив солнце, И лучь послъдній аль, То мъсто отмъчая, Гдъ все я потеряль.

Мы всѣ у рыбачьяго дома Усѣлися шумной толпой. Къ вечернему ясному небу Туманъ поднимался морской.

Высокій маякъ засвѣтился, Должно быть, огни тамъ зажгли. Какъ призракъ туманный, предъ нами Корабль показался вдали.

А мы говорили о бурѣ, О томъ, какъ матросы живутъ, То въ страхѣ, то съ пѣсней находятъ, Межь небомъ и моремъ пріютъ.

Какіе есть люди и нравы, Какъ міръ безконечно широкъ, Какъ полны загадокъ волшебныхъ И Съверъ и дальній Востокъ.

У свътлаго, звонкаго Ганга Деревья-гиганты цвътутъ, Прекрасные, кроткіе люди Предъ лотосомъ гимны поютъ.

Въ Лапландіи грязные люди На корточкахъ важно сидять,

Варятъ себъ рыбу, въ лачугахъ, Варятъ, и кричатъ, и визжатъ.

Но вотъ наступило молчанье, И каждый невольно вздохнулъ. И дальній корабль одинокій Въ туманѣ морскомъ потонулъ.

### Король Гаральдъ Прекраснокудрый

Король Гаральдъ Прекраснокудрый Сидитъ во мглъ морскихъ глубинъ, Съ нимъ фея водъ, она прекрасна; И годъ идетъ за мглой годинъ.

Зафеенъ Никсой, зачарованъ, Онъ не умретъ и не живетъ; Ужь цёлыхъ двёсти лётъ такъ длится, То колдовство въ глубинахъ водъ.

Онъ голову склонилъ на лоно Жены, чей нѣженъ блескъ лица, Никакъ не можетъ наглядѣться, Глядитъ на фею безъ конца.

Златыя кудри серебрятся, И видны кости блёдныхъ щекъ, Онъ привидёнье съ чахлымъ ликомъ, Завядшій сломанный цвётокъ.

Неръдко изъ любовной грезы Онъ вдругъ насильно пробужденъ, Въдь тамъ вверху кипитъ теченье, Хрустальный замокъ возмущенъ.

Неръдко слышить онъ — какъ будто Норманны кличутъ, пъ нь слышна; Онъ руку весело подыметъ, Печально падаетъ она.

Нерѣдко даже хоръ матросовъ Какъ-будто ясно слышитъ онъ, Король Гаральдъ Прекраснокудрый Въ геройской пѣснѣ вознесенъ.

Король рыдаеть, плачеть, стонеть, Всей мощью сердца, сжатой сномь. И фея водъ его проворно Смъющимся цълуеть ртомъ.

На перекресткѣ зарываютъ Самоубійцъ, — гдѣ крестъ дорогъ. Цвѣтъ осужденныхъ тамъ восходитъ, Дрожащій синенькій цвѣтокъ.

На перекресткъ, тамъ стоялъ я, Холодный мъсяцъ чуть блисталъ, Подъ нимъ, во мракъ, тихо, тихо, Цвътъ осужденныхъ трепеталъ. Смерть это свътлая ночь, Жизнь есть удушливый день. Смерклось, мнъ спится, усталъ я, Ласкова тънь.

Вътви ростутъ надо мной, Пъснь соловья въ вышинъ. Все про любовь онъ поетъ мнъ, я слышу, Даже во снъ. Что хочетъ слеза одипокая? Она туманитъ мнѣ взглядъ. Осталась изъ стараго времени, Зоветъ въ невозвратность, назадъ.

Сестеръ у ней было блистающихъ Такъ много, — погасли лучи, Растаяли съ болью и съ радостью, Развъялись въ вътръ, въ ночи.

Туманомъ и синія зв'єздочки Разр'єщили сіянье свое, Что н'єжной улыбкой забросили Боль и радости въ сердце мое.

Да что жь, и любовь вся растаяла, Какъ призрачность праздной мечты. Слеза одинокая, прежняя, Развъйся, растай ужь и ты. Звѣзда сорвалась, упадаетъ, Съ лучистой своей высоты. Звѣзда любви упадаетъ, Упала среди темноты.

Цвъты съ апельсинныхъ деревьевъ Спадаютъ, измънчивый рой. Приходятъ дразнящіе вътры, И тъщатся вольной игрой.

Лебедь поетъ надъ волнами, И плаваетъ взадъ и впередъ, Поетъ онъ все тише и тише, И тонетъ въ могильности водъ.

Все тихо, такъ тихо и смутно. Нѣтъ листьевъ съ цвѣтами, мертво, Нѣтъ звѣзднаго лика, распался, Нѣтъ лебедя съ пѣсней его. Солнечный закать; Черны облака, Вътры прочь летять, Душно, и тоска.

Молній огневыхъ Борозды б'ёгуть; Быстрый образъ ихъ Озаряеть прудъ.

Мнится, ты — со мной, Въ четкости зарницъ, Волосы — волной, Взоры — взмахи птицъ.

На пруду, гдѣ тишь нѣмая, Медлитъ мѣсяцъ мглой лучей, Розы блѣдныя вплетая Въ зелень стройныхъ камышей.

На холмѣ блуждаютъ лани, Въ ночь глядитъ ихъ чуткій взглядъ; Крылья вдругъ всплеснутъ въ туманѣ, Шевельнутся, замолчатъ.

Взоръ склонилъ я, въ немъ страданье, Всей душевной глубиной — О тебъ мое мечтанье, Какъ молитва въ часъ ночной.

#### Зимняя ночь

Тамъ, на глухомъ лѣсномъ краю, Волкъ воетъ; — мать ребенокъ молитъ, И въ ночь кричитъ онъ, да позволитъ Ему найти ѣду свою.

Ъду кровавую. Несутся Мятели, бъщено свистятъ, Согръться пляскою хотятъ: — Всъ вопли, сердце, пусть проснутся.

Твои да встанутъ мертвецы, Печали темными ордами. И съ челядью, рожденной льдами, Да побътутъ во всъ концы.

#### Къ печали

Въ жизни ты вездѣ со мною, О, печаль, мечта-бѣда, Я во мракѣ, я съ звѣздою, Ты со мной, равно, всегда.

Ты меня уводишь въ горы, Гдѣ орелъ — сторожевой, Гдѣ еловые узоры, Гдѣ гремучъ потокъ лѣсной.

Тамъ, что умерло — живое, Я взрыдаю какъ въ бреду, И лицо свое ночное Я на грудь твою кладу.

## Тихая достовърность

Чу, какъ тихо въ темной рощѣ, ты и я, Мы одни съ тобой, о, милая моя.

Прозвучалъ вдали, надъ зеленью луговъ, Колокольный, чуть дрожащій, тихій зовъ.

На цвѣткахъ, что преклонились предъ тобой, Вѣтерокъ уснулъ, послѣдній вздохъ ночной.

Я скажу тебѣ — вѣдь я одинъ съ тобой — Всей душой моей я твой, навѣки твой.

# Прощальный взглядъ

Словно безбрежнаго счастія море, Взглядъ твой глубокій и полный участья Свътитъ мнъ ярко. На трудъ и на горе Я уъзжаю. И все мое счастье — Передъ разлукой, забывщи ненастье, Взоромъ обнять это свътлое море.

#### Балконъ

Мать воспоминаній, нѣжная изъ нѣжныхъ, Всѣ мои восторги! весь призывъ мечты! Ты воспомнишь чары ласкъ и сновъ безбрежныхъ,

Прелесть вечеровъ и кроткой темноты. Мать воспоминаній, нъжная изъ нъжныхъ.

Вечера при свътъ угля золотого, Вечеръ на балконъ, розоватый дымъ. Нъжность этой груди! существа родного! Незабвенность словъ, чей смыслъ неистребимъ, Въ вечера при свътъ угля золотого.

Какъ красиво солице вечеромъ согрѣтымъ. Какъ глубоко небо! въ сердцѣ сколько струнъ! О, царица нѣжныхъ, озаренный свѣтомъ, Кровь твою вдыхалъ я, весь съ тобой и юнъ. Какъ красиво солице вечеромъ согрѣтымъ.

Ночь вокругь сгущалась дымною стѣною, Я во тьмѣ твои угадываль зрачки, Пиль твое дыханье, ты владѣла мною, Ногъ твоихъ касался братскостью руки. Ночь вокругъ сгущалась дымною стѣною.

Знаю я искусство вызвать мигъ счастливый, Прошлое я вижу возлъ ногъ твоихъ.

Гдѣ жь искать я буду нѣги горделивой, Какъ не въ этомъ тѣлѣ, въ чарахъ ласкъ твоихъ? Знаю я искусство вызвать мигъ счастливый.

Эти благовонья, клятвы, поцѣлуи, Суждено-ль имъ встать изъ безднъ, запретныхъ намъ,

Какъ восходятъ солнца, скрывшись на ночь въ струи,

Ликомъ освѣженнымъ вновь свѣтить морямъ? — Эти благовонья, клятвы, поцѣлуи!

### Красота

Стройна я, смертные, какъ греза изваянья, И грудь, что каждаго убила въ часъ его, Поэту знать даетъ любовь и съ ней терзанье, Безгласно-въчное, какъ въчно вещество.

Въ лазури я царю какъ сфинксъ непостижимый; Какъ лебедь блёдная, какъ снёгъ я холодна; Недвижна Красота, черты здёсь нерушимы; Не плачу, не смёюсь, мнё смёна не нужна.

Поэты предъ моимъ побѣдно-гордымъ ликомъ Всѣ дни свои сожгутъ въ алканіи великомъ, Духъ изучающій пребудетъ вѣкъ смущенъ;

Есть у меня для нихъ, послушныхъ, обаянье, Два чистыхъ зеркала, гдѣ міръ преображенъ: — Глаза, мои глаза, бездонное сіянье.

## Смерть влюбленныхъ

Постели, нѣжныя отъ ласки аромата, Какъ жадные гроба, раскроются для насъ, И странные цвѣты, дышавшіе когда-то Подъ блескомъ лучшихъ дней, вздохнутъ въ послѣдній разъ.

Остатокъ жизни ихъ, почуявъ смертный часъ, Два факсла зажжетъ, огромныя свѣтила, Сердца созвучныя, заплакавъ, сблизятъ насъ, Два братскихъ зеркала, гдѣ прошлое почило.

Въ вечернемъ таинствъ, воздушно-голубомъ, Мы обмъняемся единственнымъ лучомъ, Прощально-пристальнымъ и долгимъ, какъ рыданье.

И Ангелъ, дверь позднѣй полуоткрывъ, придетъ, И, вѣрный, оживитъ, и, радостный, зажжетъ Два тусклыхъ зеркала, два мертвыя сіянья.

#### Гигантша

Въ оны дни, какъ природа въ капризности думъ, вдохновенно

Каждый день зачинала чудовищность мощныхъ породъ,

Полюбилъ бы я жить возлі юной гигантши без-

Какъ у ногъ королевы ласкательно-вкрадчивый котъ.

Я любиль бы глядѣть, какъ съ душой ея плоть расцвѣтаеть,

И свободно ростеть въ ужасающихъ играхъ ея; Заглянувъ, угадать, что за мрачное пламя блистаетъ

Въ этихъ влажныхъ глазахъ, гдѣ, какъ дымка, встаетъ забытье.

Пробъгать на досугъ всю пышность ея очертаній, Проползать по уклону ея исполинскихъ кольнъ, А порой въ лътній зной, въ часъ, какъ солице дурманомъ дыханій

На равнину повергнеть ее, точно взятую въ плѣнъ,

Я въ тѣни ея пышныхъ грудей задремалъ бы, мечтая,

Какъ у склона горы деревушка ютится глухая.

#### Пропасть

Паскаль носилъ въ душѣ водоворотъ безъ дна.
— Все пропасть алчная: Слова, мечты, желанья.
Мнѣ тайну ужаса открыла тишина,
И хололѣю я отъ чернаго сознанья.

Вверху, внизу, везд'ь, бездонность, глубина, Пространство страшное съ отравою молчанья. Во тьм'ь моихъ ночей встаетъ уродство сна Многообразнаго, — кошмаръ безъ окончанья.

Мит чудится, что ночь — зіяющій проваль, И кто въ нее вступиль, тоть схвачень темнотою. Сквозь каждое окно — бездонность предо мною.

Мой духъ съ восторгомъ бы въ ничтожествъ пропалъ,

Чтобъ тьмой безчувствія закрыть свои терзанья.
— А! Никогда не быть внѣ Чиселъ, внѣ Сознанья!

#### Пѣсенки

1

Она умерла, умерла, она умерла отъ любви. Съ разсвътомъ ее унесли, и за гробомъ немногіе шли.

Ee схоронили одну, одну, какъ она умерла, Ee схоронили одну, какъ она передъ смертью была.

И съ пъсней вернулись они: «Кому суждено, такъ умретъ».

И пъли, и пъли они: «Для каждаго есть свой чередъ».

«Она умерла, умерла, она умерла отъ любви». Ее унесли, и опять работать, работать пошли.

2

Море блестить за изгородью, Море блестить какь раковина. Какь бы его поймать? — Поймай! Это веселый, веселый Май.

Нѣжно море за изгородью, Нѣжно, какъ руки дѣтскія. Такъ бы его и ласкалъ. — Ласкай! Это веселый, веселый Май.

3

Прими всю глубь небесъ въ твои глаза съ ихъ тьмою,

Своимъ молчаніемъ проникни въ тѣнь земли, — И если жизнь твоя той тѣни не усилитъ, Огни далекихъ сферъ въ нихъ зеркало нашли.

Тамъ, изгородь ночей, съ незримыми вѣтвями, Хранитъ цвѣты огня, надежду нашихъ дней, — Печати свѣтлыя грядущихъ нашихъ жизней, Созвѣздья, зримыя нѣмымъ вѣтвямъ ночей.

Гляди, будь самъ въ себъ, брось чувства въ область мысли, Собою увленись, будь на землъ ничей, —

Безъ пониманія, глазами слушай небо, Твое молчаніе есть музыка ночей.

4

Король покориль королеву Черными своими кораблями, И она «прости» сказала гнѣву, И глядить покорными глазами.

5

Первый звонъ колоколовъ: — «Это въ ясляхъ Царь Небесный!» Звонъ смѣнился перезвономъ: — «Мой женихъ! Скорѣй, скорѣй!» И сейчасъ же вслѣдъ за этимъ — звонъ про-

тяжный похоронъ.

6

Мои глазя — два черныхъ брилліанта, Они блестятъ подъ шляпою Рембрандта, Сюртукъ мой черенъ, черны башмаки, И токъ волосъ чернъетъ вдоль щеки.

Зачуявъ злость, надмененъ я, конечио, Улыбка лжива, взоръ горитъ сердечно. Себъ я видъ преважный сотворю, Когда съ фальшивымъ братомъ говорю.

Хотълъ бы принцемъ быть я доскональнымъ, Людовикомъ тринадцатымъ фатальнымъ, И кто во мнъ, чувствительность понявъ, Найдетъ поэта, очень онъ лукавъ.

Однако, Богъ, какъ риему въ важномъ гимнѣ, Далъ сердце мнѣ — какъ всѣмъ пругимъ — увы мнѣ.

Судьба, въ забавѣ спутавъ смыслъ и счетъ, Огонь горячій заложила въ ледъ.

Всѣ струны дрогнутъ, предо мной сверкая, Религія моя — душа людская. Когда пою, въ мой входятъ звонкій пиръ Кровь, золото, и розы, и Шекспиръ.

7

Поръ солнцемъ ярко-краснымъ, Въ златистомъ вѣтрѣ вечера, Пугаяся ночей, Моя душа дрожащая... Подъ голубой луной, Въ златистомъ вътръ вечера, Счастливица ночей, Твоя душа поющая...

Но эдѣсь у насъ въ тѣни, Въ огнѣ моихъ очей, Пугаясь свѣта дня, Твоя душа дрожитъ.

Но вдѣсь у насъ въ тѣни, Въ лучахъ твоихъ очей, Счастливая отъ дня, Моя душа поетъ.

8

Ночами лѣта голубыми, Когда поютъ стрекозы, На Францію Богъ пролилъ чащу звѣздъ. До губъ моихъ доноситъ вѣтеръ Вкусъ неба лѣтняго — и пью Пространство, что свѣжо осеребрилось.

Вечерній воздухь — край холодной чаши. Полузакрывь свои глаза, Пью жаднымь ртомь, какь будто сокь граната, Ту свѣжесть звѣздную, что льется оть небесь.

И лежа на травѣ, Еще отъ ласки дня не охладѣвшей, Съ какой любовью я испилъ бы, Вотъ въ этотъ вечеръ, Безмѣрную ту чашу голубую, Гдѣ бродитъ небосводъ. Не Вакхъ ли я? Не Панъ ли? Я пьянюсь Пространствомъ, и горячее дыханье Я укрощаю свѣжестью ночей. Раскрыты губы небу, гдѣ трепещутъ Созвѣздья — да въ меня стечетъ все небо! Въ немъ да растаю я!

Пространствомъ опьянившись, небомъ зв в зднымъ, Гюго и Байронъ, Ламартинъ и Шелли Ужь умерли. А все жь пространство — тамъ, Течетъ безгранное. Едва имъ опьянился, И мчитъ меня, и пить хочу, еще!

#### Садъ Замкнутый

1

Къ грудямъ моимъ руки мои приложивъ, И отъ игръ и отъ прялокъ усталыя, Руки-подруги, чей бѣлый свѣтъ такъ красивъ, — Какъ будто я въ водахъ дремлю, Я сплю,

И зори надъ ними горять запоздалыя. Далеко отъ печальныхъ и тщетныхъ скорбей, На престолъ моей красоты свътодарственномъ, Эти хрупкія дремлють царицы въ безтрепетной чаръ своей.

Снится рукамъ моимъ о владычествъ царственномъ.

И одна, въ бѣлокурыхъ моихъ волосахъ, Закрывъ, какъ когда-то, глаза въ блаженномъ безсиліи,

Я ребенокъ, что держитъ міры, и въ мірахъ Я дъва, что держитъ лиліи.

2

Я играла въ горящемъ снѣгу Звѣздъ рая, И, сіяя, Вся теперь я ими одѣта, Въ волосахъ моихъ блѣдныхъ я ихъ берегу, Что мерцаютъ, и есть они въ этихъ глазахъ, полныхъ свѣта. А иныя растаяли здѣсь на губахъ, А иныя вотъ здѣсь на груди у меня. На ладоняхъ иныя погасли, на бѣлыхъ рукахъ. Вся я сіяю въ лучахъ, Вся я вкусила огня.

3

Она развязала на поясѣ узелъ, и стала, нагая, Вся въ трепетѣ, руки свои въ полумглѣ приходу его раскрывая.

Касанія рукъ его были — до воздуха, вътерковъ, молчанья, и ночи,

И солнце явилось въ глазахъ у нея, ослъпило ей очи.

И его поцълуй, дрожащій и дикій, божескимъ полный сномъ,

Былъ какъ цвѣтокъ, какъ цвѣтокъ раскрытый, который срывають ртомъ.

#### 4

Почему ты приходишь изъ прошлаго, изъ минувшаго,

Съ мечтами усталыми?

Что мнъ въ томъ, что ты грезилъ въ тъхъ «что-то» уснувшаго,

Когда я еще не была съ губами этими алыми? Не трогай прахъ мертвыхъ. Дымъ.

Я свътла.

Мои юные годы не болѣе тяжки мыслямъ моимъ, Чѣмъ нѣжная тяжесть моихъ волосъ, И цвѣты, что любовь въ нихъ вплела,

Въ брызгахъ росъ,

5

Я прильну къ тебѣ здѣсь, на сердце твое, Какъ весна на море, На равнинахъ моря безплоднаго, Гдѣ никакой цвѣтокъ не ростетъ, На просторѣ водъ, И вѣтра свободнаго, Кромѣ цвѣтовъ свѣтовыхъ, Въ этихъ дыханьяхъ живыхъ.

Я прильну къ тебѣ здѣсь, на сердце твое, Какъ птица морская, Что, уставъ отъ усилья, Прижавши къ себѣ свои крылья, Льнетъ къ морю, себя отдавая, Въ перистости нѣжной убранства, Баюканью водъ, И море, ее качая, Колыбелитъ крылатую въ ритмѣ вѣчномъ волнъ и пространства.

6

Протяни свои руки въ зыби мои, Это покровъ мой муаровый, Это покровъ мой изъ мирры, Нарда, бензоя; Все мое тъло умащено, Дышетъ оно, Бедра мои Поддались благовонной волнъ. Что еще изъ одежды осталося мнъ, Это волны моихъ распустившихся косъ, Это волны моихъ золотыхъ волосъ,

Это — солнце, въ которомъ сюда я пришла, Это — солнце, гдъ я обнаженной была.

7

Когда ежевини багряныя зрѣли, Онѣ мои губы поцѣлуйныя пропѣли, И мои длипные волосы, теплые, теплые, Какъ лѣтній дождь.

Когда золотыя лозы созрѣли, Онѣ полузакрытые глаза мои пропѣли, Истомные, свѣтящіеся, дымкою сокрытые, Какъ въ осень небеса.

Во миѣ всѣ дразненья вкуса, всѣ зыби тумана, Всѣ разные свѣты. И зыбкая я какъ ліана. Очертанья грудей у меня,

> Какъ у огня И цвътовъ.

> > 8

Когда твои глаза глядять въ мои глаза, Я вся, я вся въ моихъ глазахъ.

Когда твой ротъ размыкаетъ мой ротъ, Вся любовь моя, вся, есть мой ротъ.

Когда до волосъ ты коснешься моихъ, Вся жизнь, вся жизнь моя въ нихъ.

Когда ты рукою ласкаешь мнѣ грудь, Какъогонь я внезапный вхожу въ мою грудь.

Неужели тобою выбрана я? Тутъ моя душа, тутъ вся жизнь моя.

#### Смерть

О, какая рука у ней маленькая, какая бѣлая! Словно водная расцвѣтность, что склонилась онѣмѣлая...

Она спить, она въ успокоеніи, Смерть коснулась ея.

Нътъ въ ней чувства, она легка въ своемъ успеніи,

На землъ она совершила свое.

Можешь взять ее теперь, Господь, она Счастья прикоснулась гранью сна.

На лицъ ея луна, луны покровъ, А въ глазахъ ея дымка облаковъ.

Ея ротъ полуоткрытъ, невозмутимъ, Какъ у края кубка, который незримъ.

Пряди длинныхъ волосъ ея легли волной, Какъ колосья, которые легли подъ косой.

Вся она кроткое успокоеніе, Отъ нея отошли всѣ тревожности прочь.

Безшумно, медленно, безъ потрясенія, Дверь открывается въ тихую ночь.

## Къ самому себъ

Итакъ, теперь ты навсегда утихнешь, О, сердце утомленное мое. Погибъ обманъ послъдній, крайній, тотъ, Который я считаль въ себъ безсмертнымъ. Я чувствую, что умерла не только Надежда на обманы дорогіе, Погасло ихъ желанье. Успокойся, Навъки. Ты довольно трепетало. Нъть ничего, что бъ стоило твоихъ Пвиженій, и земля не стоить вздоховъ. Тоска и горечь — наша жизнь, не больше; Міръ — грязь. Теперь притихни и замри. Въ послъдній разъ отчайся. Рокъ намъ не далъ Иного дара, кром' умиранья. Отнынъ презри самого себя, Природу, оскорбительную силу, Которая, скрываясь, заправляеть Ущербомъ общимъ, презри безконечность Тшеты всего.

#### Къ Солнцу

Стой, Солнце, и услышь, я здёсь къ тебё взываю. И въ изступленьи радостномъ дерзаю Вести съ тобою рѣчь. Горить какъ ты мое воображенье. И въ жаждъ свътлыхъ встръчъ Къ тебъ высокое паренье Къ золотоликому, впередъ, Пуши безтрепетный полеть. О, если бъ голосъ мой быль звукъ могучій, И превышая грозный громъ, Великій гуль будя кругомъ, Вознесся кверху, выше тучи, Къ тебъ, о, Солнце, до твоихъ горнилъ, И ходъ твой средь небесъ остановилъ! О, если бъ пламя, что въ моемъ мышленьи Всегда горить, всв чувства вдругь зажгло, Къ лучу, который такъ побъденъ въ рдъньи, Вознесся бъ жадный взоръ и просіяль свътло, Мои глаза въ твой ликъ, что свътитъ многозорно, Горя, смотрѣли-бы упорно, Не зная, сколько бы мгновеній такъ прошло. Какъ я тебя всегда любилъ, о, солнце въ блескъ! Съ какой ревнивою тоской, Ребенокъ малый и простой. По небу вышнему, какъ будто въ перелъскъ, Хотълъ идти я за тобой. И на тебя смотрълъ, блаженно-изступленный, И созерцалъ твой свътъ душою опьяненной.

Отъ золотыхъ межей, гдв царствуетъ Востокъ, Весь опоясанный богатымъ Океаномъ, Что спряталъ жемчуга, закрывъ ихъ воднымъ станомъ.

До рубежей иныхъ, что западъ въ тѣнь облекъ, Пылающихъ одеждъ живое обрамленье Распростираешь ты, величественный царь, И міру льешь погоки рдѣнья, Его живишь теперь, какъ встарь. Отъ своего чела ты мечешь день блестящій, Ты радость и душа Міровъ, Твой дискъ даруетъ свѣтъ и жаръ животворящій, И торжествующей короною шаровъ Ты возстаешь, вѣнецъ, въ игрѣ огней горящій, Спокойно всходишь ты на золотой зенитъ, На царственный престолъ средь неба голубого, Ты въ пламеняхъ живыхъ, твой ликъ огнемъ облитъ.

И вдругъ полетъ задержанъ снова: — Отсюда пламенный свой бъгъ Ты низвергаешь быстрымъ сходомъ, И волосы твои, въ сверканьи пышныхъ нъгъ, Воспламененные раскинулись по водамъ, Ихъ Море приняло, волна дрожитъ огнемъ, И весь твой блескъ сокрылся въ немъ: — Еще прошедшій день примкнулъ къ безмърнымъ голамъ.

Столѣтья безъ числа, ты видѣло ихъ всѣ, Въ бездонной пропасти временъ они забыты, И сколько пышныхъ царствъ забрезжило въ красѣ,

И были всѣ они на грани дней изжиты. Чѣмъ были предъ тобой? Въ тѣни глухихъ лѣсовъ Листы срываются на вѣткахъ оголенныхъ, И пляшутъ по кругамъ, подъ бѣщенствомъ вѣтровъ,

Среди дыханій разъяренныхъ. Тебя не тронулъ Божій гнѣвъ, Когда кипѣлъ потопъ вкругъ гибнущей вселенной,

И правосудною рукой быль брошень сввь Карающей воды, и бури, долго плвнной, Воть ввтерь зарычаль. Гудя, упаль окресть Разрывно-хриплый громь, какь камии на откосв,

И сдвинулись, дрожа, съ своихъ давнишнихъ мъстъ,

Земли алмазныя скрѣпляющія оси.
И горы и псля — вспѣненный океанъ,
И горы и поля — могила человѣка.
И содрогнулась глубь, недвижная отъ вѣка.
А ты надънѣмотой потопшихъвъбезднѣстранъ,—
Надъ бурей тронъ взнесло, какъ повелитель
міра,

Изъ сумраковъ тогда твоя была порфира, Но ликъ былъ отданъ весь лучамъ, И высоко взнесясь для огненнаго пира, Свѣтило мирно ты, горя инымъ мірамъ. И снова, свѣжія, другія, Прошли столѣтья предъ тобой, Какъ волны таяли морскія, Крутясь по безднѣ голубой. Толчкомъ взаимнымъ сокрушили Другъ друга въ бѣшенствѣ зыбей, Межь тѣмъ какъ въ неизмѣнной силѣ, Въ нетлѣнной красотѣ своей, О, солнце, ты встаешь, свой ликъ всегда вздымая,

А тысяча вѣковъ лежитъ, толпа нѣмая, На пепелищѣ дней. И вѣчнымъ будешь ты, всегда неугасимымъ? Не потускнѣетъ онъ, безмѣрный твой очагъ? Ты не затянешься отяжелѣлымъ дымомъ, —

Стремя безсмертный бѣгъ, неся горючій стягъ? Средь гибели временъ, гдѣ все въ забвеньи равномъ.

Лишь ты останешься вовѣкъ самодержавнымъ? Нѣтъ, потому что и къ тебѣ Издалека, походкой мѣрной, Подходитъ смерть, зовя къ судьбѣ, Для всѣхъ, кто въ мірѣ, достовѣрной. Кто знаетъ, можетъ быть, ты только бѣдный

Лищь отраженный дискъ иного Солнца въ мірѣ, Который былъ другимъ, прекраснѣе и шире, Какъ тотъ иной Огонь пылалъ вдвойнѣ могучъ! Такъ услаждайся же своею красотою, И юностью своей, о, Солнце! Будетъ день, То будетъ страшный день, какъ мощною рукою Отца высокаго уроненная тѣнь Наляжетъ тягостно на шаръ, еще горючій, И разорвется онъ, и въ вѣчность соскользнетъ, Кусокъ въ моряхъ огня, обломки въ смутѣ жгучей,

Закутанный навѣкъ, могильный въ свой чередъ, Въ моряхъ стократныхъ бурь, во мракѣ безконечномъ,

Твой чистый свътъ умретъ: — И ночь всю высь небесъ скуетъ покровомъ въчнымъ,

И отъ твоихъ огней, пылавшихъ день деньской, Ни даже памяти не будетъ никакой!

#### Къ Ночи

Привътъ тебъ, Ночь покоя, Ты міръ обняла величаво, Въ печальномъ тревогу смягчаешь, Пріятной твоей темнотой.

Ручей вдалекъ серебрится, Теперь онъ лепечетъ тихонько, И между вътвями пъвуче Неясный шуршитъ вътерокъ.

Гора затянулась твнями, Лужайки окутались въ сумракъ, И звъзды прерывистымъ свътомъ Чуть свътятъ, заполнивъ просторъ.

Печальнаго ропота полны
Потоки широкаго Моря,
И въ призрачномъ бѣломъ свѣченьи
Огни проскользаютъ волной.

Рѣка въ равномѣрномъ величьи Теченье окутала въ трауръ, И въ полѣ цвѣтистыя краски Смѣшались, смягченныя мглой.

Къ ночлегу овецъ своихъ гонитъ Усталый пастухъ торопливо, И пахарь бодиломъ торопитъ Лъниво-тяжелыхъ быковъ.

Того, кто окончилъ работу, Ждетъ съ ужиномъ скромнымъ супруга, Здоровыя, крѣнкія дѣти, Уютъ предъ живымъ очагомъ.

Въ твосмъ примиренномъ покоѣ, О, Ночь, всѣ находятъ свой отдыхъ, И даже, кто горестный плачетъ, Глаза осущаешь ты сномъ.

Какая услада молчанья, Какая пріязнь затемненья! Какъ тихо въ душт отъ сознанья, Что вотъ она только съ собой!

Угрюмый въщательный филинъ Вдругъ крикнетъ, и хриплый тотъ голосъ, Дойдя отъ могилы къ могилъ, На краткость прерветъ ихъ покой.

Вонъ тамъ, на возвышенной башнѣ, Чуть теплится, млѣя, лампада, И черныя шаткія тѣни Встаютъ, возникаютъ кругомъ.

Но вотъ ужь съ серебрянымъ дышломъ Луны возстаетъ колесница, И свътомъ ея безмятежнымъ Залиты вершины холмовъ.

Съ величьемъ она выплываетъ, И звъзды предъ нею блъднъютъ, Лазурь вознесеннаго неба Наполнена свътлымъ лучомъ.

Источникъ скользитъ безмятежный, И, въ зеркалъ ясномъ, качаясь, Сіянье дрожитъ отраженьемъ Среди успокоенныхъ водъ.

Ръчное чуть зыбится лоно, Рыбакъ нагибается въ лодкъ, И слышится стройная пъсня, И чуть ударяетъ весло.

Поетъ соловей для супруги, Измѣнчиво-разною пѣсней Ее онъ баюкаетъ нѣжно, Единственный въ чащѣ лѣсной.

Порою надъ крышею дома, Надъ крышею дома другого, Восходятъ колонны изъ дыма, И прорваны дымы Луной.

Сквозь вѣтви сплетенныя густо, Лучи пробираются робко, И листья, ихъ токъ преломляя, Ихъ дѣлають смутной волной.

И вдругъ вътерокъ умиленный Прошепчетъ, летя надъ цвътами И тотчасъ струей благовонной Полей преисполненъ просторъ.

Случайное эхо въ ущельяхъ Подхватитъ блуждающій голосъ, Немедленно эхо другое Торопится съ той же игрой.

Молчанье, покой умягченный Сливаются съ звукомъ неяснымъ, И образъ темнъющей Ночи Желаненъ вдвойнъ оттого.

Привѣтъ, о, подруга печальныхъ, Тоску огорченнаго сердца Смягчаещь ты нѣжнымъ бальзамомъ, И только въ тебѣ есть покой.

## Пъснь Пирата

Десять пушекъ тамъ по борту, Вътеръ бъется за кормою, Не плыветъ-летитъ стрълою Черезъ море быстрый бригъ.

Тотъ корабликъ, тотъ пиратскій, Что всему изв'єстенъ морю, Имя-Страшный, и не спорю, Онъ слыхалъ посл'єдній крикъ.

Лунный свёть на морё пляшеть, Въ парусъ дунувъ, вётеръ бьется, Серебромъ и синью льется Глубь морская, долгій гулъ.

Капитанъ пиратъ веселый, Знаетъ въ Азіи всѣ тропы, Знаетъ всѣ пути Европы, Прямикомъ предъ нимъ Стамбулъ.

Онъ поетъ, и пѣсня — дѣло. «Ты плыви, корабль мой, смѣло, Не робѣй.

Хоть бы всталь корабль здѣсь вражій, Хоть бы волны вдругь, какъ кряжи, Взвились кверху, или даже Хоть бы вѣтеръ сталъ хитрѣй, Сталъ манить уплыть скорѣй,

Судьбы многи, Но дороги

Не измѣнишь ты своей.

Двадцать схватокъ, Всѣ съ добычей. Что намъ въ кличѣ Англичанъ! Стягъ оборванъ, Върнымъ ходомъ, Ста народамъ Разныхъ странъ.

Мой корабль — мой кладъ безцѣнный, Воля — Богъ мой, вольный я, Путь мой вѣтеръ перемѣнный, Море — родина моя.

«Пусть ведуть цари слѣпые, — За пригоршно за одну Праха, — дикую войну. Волны моря голубыя Мнѣ дарують весь просторъ, Все, къ чему коснется взоръ. На волнахъ морского лона Нѣтъ для смѣлаго-закона, И никто мнѣ не укоръ.

Чье прибрежье Гдѣ-бъ ни было, Что мнѣ мило, То мое. Всякъ узнаетъ, Сила — право, Въ этомъ слава, Мчи ее.

Мой корабль — мой кладъ безцѣнный, Воля — Богъ мой, вольный я, Путь мой — вѣтеръ перемѣнный, Море — родина моя.

«Чуть раздастся крикъ: — «Глядите, Мы подходимъ къ кораблю!» — Чуетъ онъ, что утоплю, Тотчасъ въ немъ не мало прыти, И на всъхъ онъ парусахъ Путь мъняетъ на волнахъ, Но съ судьбой напрасно споря, Ибо я владыка моря, И несу съ собою страхъ.

Я добычу
Не считаю,
Раздъляю
Все равно,
Лишь бы только
Въ мигъ счастливый
Мнъ съ красивой
Быть дано.

Мой корабль — мой кладъ безцѣнный, Воля — Богъ мой, вольный я, Путь мой — вѣтеръ перемѣнный, Море — родина моя.

«Я не вѣдаю боязни,
Къ смерти я приговоренъ.
Какъ бы этотъ я законъ
Да къ тому, кто слово казни
Произнесъ въ напрасномъ злѣ,
Не явилъ въ моемъ жерлѣ.
Иль повѣшу въ часъ напасти,
Я его на зыбкой снасти,
На его же кораблѣ.

Если-жь гибель, Ну, такъ что же? Не дороже Жизнь, чъмъ мъдь. Я ужь сбросилъ Всѣ вернги, И объ игѣ Не жалѣть.

Мой корабль, — мой кладъ безцѣнный, Воля — Богъ мой, вольный я, Путь мой — вѣтеръ перемѣнный, Море — родина моя.

«Слаще музыки не чаю, Чѣмъ свирѣльный вой вѣтровъ, Скрипъ и трепетъ парусовъ, Путь впередъ, куда не знаю. Въ ревѣ бури видѣть радъ Раскачавшійся канатъ, И среди пучины черной Сладко слышать мнѣ повторный Пушекъ яростный раскатъ.

И въ гулѣньи,
Въ гулѣ грома
Мнѣ знакомо —
Не съ борьбой,
Но на морѣ
Колыбельномъ,
Въ счастьи цѣльномъ,
Пить покой.

Мой корабль — мой кладъ безцѣнный, Воля — Богъ мой, вольный я, Путь мой — вѣтеръ перемѣнный, Море — родина моя.

#### Палачъ

Среди людей отброшенный къ презрѣнью, Ихъ преступленья жертвою я сталъ, Пругъ друга ненавидъть изъгаютъ, И сгромоздили ненависть во мнъ. И, въ руку мнѣ вложивъ всю злую память, Вельли мнъ быть мстителемъ за нихъ. Такъ про себя промолвили: -- «Пусть мщенье, За насъ, за всѣхъ, пусть месть въ него падетъ. Пусть лобъ его хранитъ проклятье наше, Пусть мъсить хлъбъ на желчи съ кровью онъ, И гербъ его есть въчность поношенья, Его въ наслъдство сыну передасть, Онъ пр'клятый отъ общества навѣки». И винъ своихъ покровъ швырнули мнъ, И отъ меня поспъшно убъжали, -Мой плачъ, мой крикъ, — нътъ жалости ему.

Кто къ смерти присуждаетъ, онъ возвышенъ. Судья-ли человѣку человѣкъ? Не чувствуетъ палачъ, не человѣкъ онъ, — Воображаютъ люди иногда. Не видно имъ, что тотъ же образъ Божій Есть и во мнѣ! А я для нихъ какъ звѣрь, И звѣрю въ пасть, порой, добычу бросятъ. Какъ жертва тамъ въ зубахъ его хруститъ,

Такъ геній зла, меня избравъ орудьемъ, Бросаеть человѣка мнѣ на смерть. И справелливо, я же лишь проклятый, Безъ преступленья, но преступникъ я? — Взгляните, какъ, за смерть плати, надмененъ Кто платитъ мнѣ, — какъ деньги онъ швырнетъ На землю, — мнѣ, тому, кто здѣсь съ нимъ равный!

Та пытка, что ломаетъ кости, хрусть, И жалкій вскрикъ, съ которымъ осужденный Промолвитъ: — «Ай!», и трескъ разъятыхъ жилъ, Подъ топоромъ, который рухнулъ книзу, Моя услада. И когда подъ гулъ, Съ которымъ голова падетъ на камни, Несчастная въ кровавохъ брызгахъ вся, Народъ объятъ свирѣпой суматохой, Мой лобъ спокойно свѣтитъ надъ толпой, Ужасный, съ торжествомъ неумолимымъ. Весь гнѣвъ людей, и вся людская злость Во мнѣ, жестокость душъ ихъ нечестивыхъ Вся перешла дыханьемъ на меня, И я, ихъ месть, и месть мою свершая, Весь упиваюсь ужасомъ моимъ.

Онъ болѣе высокъ былъ, чѣмъ властитель, Способный гордо растоптать законъ, Палачъ, вниманьемъ этимъ всенароднымъ Взиссенный, — власть была въ его плечахъ, Насытился онъ ею, опьянился, И въ этотъ день онъ такъ былъ услажденъ, Что не могли не увидать веселья Въ его лицѣ его жена, семья: — Взамѣнъ густого мрака страшной жути,

Увидъли усмъшку въ горькомъ ртъ, Въ глазахъ огонь, судьбинный и упорный. Палачъ съ враждой взнесенъ былъ на престолъ, И тотъ народъ, который съ громкимъ крикомъ Его бы могъ поднять на высоту, Дрожа, призналъ, что онъ владыка и щенья.

Во мнѣ живеть, какъ въ лѣтописи, міръ, Судьба тотъ свитокъ кровью написала, И на страницахъ красныхъ тѣхъ самъ Богъ Напечатлѣлъ мой образъ величавый. Ужь вѣчность поглотила сто вѣковъ, И сто еще, а зло во мнѣ, какъ прежде, Свой памятникъ тяжелый зритъ и зритъ. И тщетно человѣкъ, какъ вѣтромъ взятый, Туда, гдѣ расцвѣтаетъ свѣтъ, летитъ, Столѣтьями еще палачъ все править! И съ каждой каплей красной, что на мнѣ, Вновь зримо преступленье человѣка, Неразлучимо-двойственная связъ: — Отображенье всѣхъ временъ прошедшихъ, И гнѣвныхъ, вслъдъ за ними, сто тѣней.

О, почему отъ палача рожденъ ты, Мой сынъ, мой мальчикъ, чистый какъ хрусталь?

Твой нѣженъ ротъ, какъ будто это ангелъ Сквозь дѣтскій смѣхъ улыбку показалъ. Твое чистосердечіе, невинность, — О, горе мнѣ! — вся красота твоя, Въ моей душѣ рождаютъ только ужасъ, Зачѣмъ съ несчастнымъ этимъ тратишь ты, О, женщина, любовность нѣжной ласки? Явись какъ сострадателная мать,

И утопи его, онъ будетъ счастливъ,
Ты можешь быть увърена вполиъ.
Что въ томъ, что миръ тебя сочтетъ жестокой?
Иль хочешь ты, чтобы мое избралъ
Презрънное онъ дъло? Или хочешь,
Чтобъ научился проклинать тебя?
Подумай, будетъ день, и ты однажды
Того, кто здъсь играетъ предъ тобой,
Увидишь, какъ меня, проклятымъ въ міръ,
Преступнымъ, затемненнымъ, какъ меня!

#### Романсъ

Надъ вершиною Хорэба Чуть рожденная Луна, И могучій на равнинѣ Рыцарь видится въ бронѣ.

Подъ лучомъ печальнымъ свѣтитъ Крестъ на латахъ, на груди, Паладинъ, въ защиту вставщій За святой Ерусалимъ!

Бдеть онъ отъ Іордана, Вдоль теченья иногда, И въ парадной и въ богатой Блещетъ сбруъ стройный конь.

Между тѣмъ ему навстрѣчу Тамъ Арабъ на скакунѣ, Онъ съ копьемъ, съ кривою саблей И съ сіяющимъ щитомъ.

Конь бъжить, гремить оружье, Слышить, видить паладинь, Отпустиль коню онъ поводь, И къ невърному, впередъ.

И Арабъ ужь наготовѣ, Жаждетъ славы, помнитъ честь, Приложилъ къ плечу десницу, Ринулъ въ смѣлаго копье.

Полетѣло съ быстрымъ свистомъ, Невредимъ христіанинъ, Пролетѣвши мимо, на земь Пало, дрогнула земля.

«Слайся, Мавръ,» ему кричитъ онъ, «Ярость бъщенства сдержи, «Я Ричардъ.» — «А что мнъ въ этомъ, «Если я Абенаметъ?»

И въ отвътъ ему на слово Мечетъ дикій опъ ударъ, Сталь Дамасская сверкнула Край у шлема сръзанъ прочь.

Съ гнѣвомъ мощную сѣкиру Самодержецъ Англичанъ Взнесъ, тюрбанъ разрубленъ, вмѣстѣ Съ мусульманской головой.

Эту тяжкую сѣкиру — Изъ носившихъ тяжесть латъ — И обѣими руками Не приподнялъ бы никто.

## Перевороты Земного Шара

Ужь тысяча вѣковъ прошла надъ міромъ, Промчались какъ колонны изъ огня, И міръ, объятый страхомъ, видѣлъ четко, Свою предощущая гибель въ томъ, Какъ половина видимой вселенной Сокрылась въ Море, и ушла въ ничто.

Гигантскій ураганъ безмѣрной дланью Качнулъ міротвореніе кругомъ, И полосы содвинулись. И путникъ, Блуждая, видитъ горную смолу, Беретъ обломокъ Этны, — превращаетъ Въ воздушность пыли твердую кору, И смотрить, нътъ-ли въ этомъ блъдномъ прахъ Мозаики, гдѣ Геркуланумъ спитъ. Глѣ превле находилась Атлантида? Взгляни туда, въ кипящій Океанъ, Тамъ корабли, что, путь не разумъя, Прибрений дальнихъ бросивъ тишину, Повърили волнамъ желъзный якорь, И межь обломковъ, скрытыхъ тамъ на днъ, Жельзный якорь въ Морь зацыпился, Къ обломкамъ Атлантиды онъ прильнулъ, Вонзился въ башни древней Атлантиды.

## Гимнъ Безсмертію

Привътъ тебъ, пламя творческое міра, Въчнаго знанья пылающій языкъ, Чистый зачатокъ, исходъ обильный пира, Призракъ смертельный къ ногамъ твоимъ поникъ.

Ты вещество неполвижное волнуешь, Велишь соединяться ему и жить, Ты глину ваяешь, и въ обликахъ ликуешь, Въ тысячахъ существъ свою проводишь нить.

Созданія свои разрушаешь напрасно, Смерть превозмогаетъ надъ жизнью порой. И вновь изъ обломковъ встаешь ты ежечасно Въ новыхъ созиданьяхъ торжествующей игрой

Горнило Солнца питаешь ты собою, Лазурью одѣваешь нѣмыя небеса, Луну серебришь надъ облачной мглою, Тобой сіяетъ зорь вѣнчанная краса.

Рождаешь персклички въ рощѣ туманной, Деревьямъ ты дарусшь зеленый уборъ, Въ рѣкѣ ты, какъ музыка съ печалью тонкотканной,

Въ Морѣ — какъ хриплый угрожающій хоръ.

Вь цвётахъ ты выдыхаешь ихъ душу ароматомъ, Въ долинахъ вздыхаешь любовью весной, Шепчешь ты въ крыльяхъ воздухомъ разъятымъ, Въ сёверномъ вётрё гремишь глубиной.

Въ землъ разливаешь золото обильно, Кипящаго металла извиваются ручьи, Жемчугъ расцвъчаешь, и онъ хранитъ умильно Въ пропастяхъ Моря отсвъты свои.

Тучъ фіслетовыхъ сгущаешь ты ткани, Черную мантію качаешь ты въ вътрахъ, Воздухъ зажжешь, онъ полопъ содрогацій, Ревомъ своимъ внушаешь ты страхъ.

Ты чистое сѣмя жизни безконечной, Источникъ достовѣрный, безсмертно-молодой. Свѣтъ, что Создатель излилъ къ намъ Вѣчный, Сущность твоя — "юность съ красстой.

Ты тайная сила, которая владѣетъ Осями міра, понуждая вѣрный ходъ, Глубокое и стройное чувство, что лелѣетъ Любой изъ тѣхъ шаровъ, что живятъ небосводъ.

Столѣтья, которыя несутся, улетая, Твои неутомимые художники, кому Довѣрена изъ духа рѣзьба золотая, Ею украшаютъ тѣсную тюрьму.

Ты водоворотомъ, вихремъ безпрерывнымъ, Толкаешь ихъ впередъ, столѣтія идутъ, И новымъ ты велишь придти путемъ извивнымъ.

И только повелишь, стольтія ужь туть.

Въ томящемся стремленьи, тревожною рѣкою, Уходятъ и приходятъ, не виденъ ихъ конецъ, И въ дѣланьи вѣчномъ проворною рукою Другъ у друга вырываютъ созидающій рѣзецъ.

Силы примъняютъ въ стараніи упорномъ, Работаютъ безъ устали въ безмърной мастерской, Вещество ударяютъ ударомъ повторнымъ, Трудъ умножая заботой и тоской.

Въ жизни текучей, въ глубокомъ Океанѣ, Въ безпрерывной перемѣнѣ проплываетъ человѣкъ,

И творческій посѣвъ обильныхъ созиданій Ты льешь въ него потокомъ неистощимыхъ рѣкъ.

Подними, человѣкъ, чело свое высоко, Къ вѣчному потоку припади своимъ ртомъ, Ты будешь какъ солнце, какъ зарево Востока, Ты будешь безсмертнымъ, какъ міръ кругомъ.

## Оглавленіе

|                                           | Стр. |
|-------------------------------------------|------|
| Отрывокъ изъ Эдды. Пъснь о Сигурдъ        | 7    |
| РУСТАВЕЛИ                                 |      |
| Грузинская ода къ Тамаръ                  | 18   |
| Четырестрочія Вступительныя къ Грузинской |      |
| поэмъ 12-го въка «Носящій Барсову         |      |
| Шкуру»                                    | 19   |
| уильямъ блэкъ                             |      |
| Радость — дитя                            | 27   |
| Маленькій мальчикъ потерявшійся           | 28   |
| Маленькій мальчикъ найденный              | 29   |
| Колыбельная пъсня                         | . 30 |
| Ночь                                      | 32   |
| Тайна любви                               | 34   |
| Тигръ                                     | 35   |
| Книга Тель                                | 36   |
| кольриджъ                                 |      |
| Кубла Ханъ                                | 45   |
| ВОРДСВОРТЪ                                |      |
| Уединеніе                                 | 48   |
| БАЙРОНЪ                                   |      |
| Прометей                                  | 50   |
| Стансы для музыки                         | 51   |
| ШЕЛЛИ                                     |      |
| Облако                                    | 52   |
| Къ жаворонку                              | 55   |
| Мимоза                                    | 60   |
| Озимандія                                 | 72   |
| ЭДГАРЪ ПО                                 |      |
| Воронъ                                    |      |
| Колокольчики и колокола                   | 80   |

| Фейная страна                             |      |
|-------------------------------------------|------|
| Улялюмъ                                   | 86   |
| Аннабель-Ли                               | 90   |
| ДАНТЕ РОССЭТТИ                            |      |
| При паденіи листовъ                       | 92   |
|                                           | 02   |
| УОЛЬТЪ УИТМАНЪ                            |      |
| Въ садъ міровой                           | 93   |
| Одинъ часъ безумья и радости              | 94   |
| Я васъ слышалъ, торжественно-нъжныя трубы | 0.0  |
| органа                                    | . 96 |
| Мы двое, какъ долго мы были обмануты      | 97   |
| Ласка орловъ                              | 99   |
| Изъ океана толпы, изъ моря ревущаго       | 100  |
| Какъ Адамъ раннимъ утромъ                 | 101  |
| Тотъ, кого я люблю днемъ и ночью          | 102  |
| Спящіе                                    | 104  |
| Изъ колыбели безконечно баюкающей         | 107  |
| Слезы                                     | 117  |
| Прощай, моя Мечта                         | 118  |
| тэннисонъ                                 |      |
| Слезы                                     | 120  |
| Кракенъ                                   | 121  |
| Странствія Мальдуна                       | 122  |
| Вкушающіе лотосъ                          | 132  |
| Волшебница Шалотъ                         | 140  |
| TETE                                      |      |
| Границы человъчества                      | 146  |
| Прометей                                  | 148  |
|                                           | 140  |
| ГЕЙНЕ                                     |      |
| Утромъ вставъ, я вопрошаю                 | 151  |
| Въ волшебно-свътлый мъсяцъ май            | 152  |
| Изъ моихъ скорбей великихъ                | 153  |
| Твои бълые лиліи-пальцы                   | 154  |
| Когда разлучаются двое                    | 155  |
| На дальнемъ горизонтъ                     | 156  |
| Мы всё у рыбачьяго дома                   | 157  |
| Король Гаральдъ Прекраснокудрый           | 159  |
| На перекрестить зарывають                 | 161  |

| Смерть это свълая ночь     | 162        |
|----------------------------|------------|
| Что хочеть слеза одинокая  | 163        |
| Звъзда сорвалась, упадаетъ | 164        |
| ЛЕНАУ                      |            |
| Солнечный закать           | 165        |
| На пруду, гдъ тишь нъмая   | 166        |
| Зимняя ночь                | 167        |
| Къ печали                  | 168        |
| Тихая достовърность        | 169        |
| Прощальный взглядъ         | 170        |
| БОДЛЭРЪ                    |            |
| Балконъ                    | 171        |
| Красота                    | 173        |
| Смерть влюбленныхъ         | 174        |
| Гигантша                   | 175        |
| Пропасть                   | 176        |
| ПОЛЬ ФОРЪ                  |            |
| Пъсенки                    | 177        |
| ВАНЪ ЛЕРБЕРГЪ              |            |
| Садъ замкнутый             | 182        |
| Смерть                     | 186        |
| ЛЕОПАРДИ                   | 100        |
|                            | 187        |
| Къ самому себъ             | 101        |
| донъ хосэ де эспронседа    | 100        |
| Къ Солнцу                  | 188        |
| Къ ночи                    | 200        |
| Пъснь Пирата               | 196<br>200 |
|                            | 200        |
| Романсъ                    | 204        |
| Перевороты Земного Шара    | 206        |
| Гимнъ Безсмертію           | 201        |



Напечатано и издано Издательствомъ «СЛОВО», Берлинъ.









# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PN 6065 R8B35 1921 c.1 ROBA

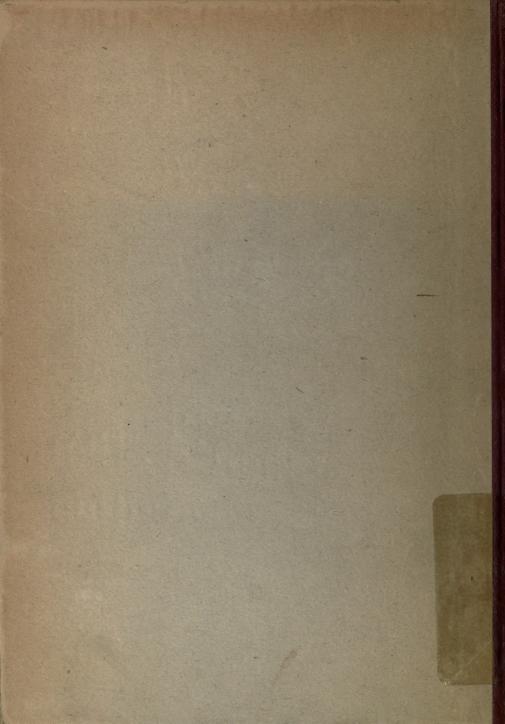